

HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



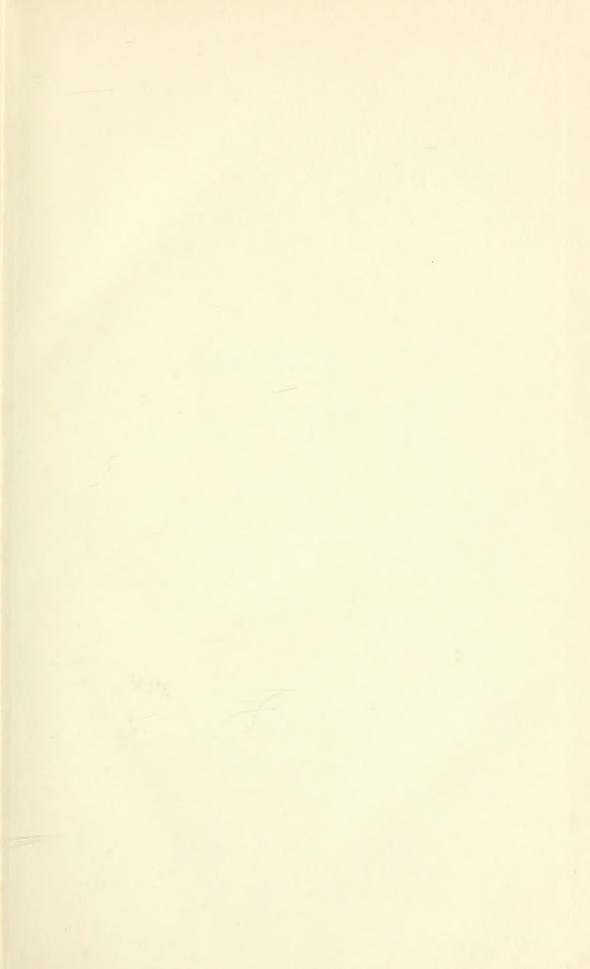



(46) 88<sup>29</sup> I

## СОЧИНЕНІЯ

# Н. В. ГОГОЛЯ.

томъ и.

FUHMENFOO

REOTOT B H

IT WIMOT

? 0136T

COYNHEHIA

Nikolai Vasilevich Gogol' H.B. ГОГОЛЯ

Tzd.13. издание тринадцатов.

РЕДАКЦІЯ

### Н. С. Тихонравова.

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигъ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками Гоголя.

томъ второй.

tom 2

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. **Изданіе А. Ф. МАРКСА.** 1896.

## ПРЕДИСЛОВІЕ

къ первому изданію

## Сочиненій Н. Гоголя.

Предпринимая изданіе сочиненій моихъ, выходившихъ доселъ отдъльно и разбросанныхъ частію въ повременныхъ изданіяхъ, я пересмотръль ихъ вновь: много незрълаго, много необдуманнаго, много дътски-несовершеннаго! Что было можно исправить, то исправлено, чего нельзя, то осталось неисправленнымъ, такъ какъ было. Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго вниманія читателя, но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнъ стало жалко исключить ихъ, какъ жалко исторгнуть изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можеть пропустить весь первый томъ и начатч чтеніе со второго.

н. г.



## ВЕЧЕРА

# HA XYTOPB BJU36 JUKAH6KU.

## повъсти,

пыниадси

пасичникомъ рудымъ панькомъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

~ දුරු –



## Предисловіе.

«Это что за невидаль: Вечера на хуторъ близъ Диканьки? Что это за «Вечера»? И швырнулъ въ свъть какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслъдъ за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».

Слышало, слышало въщее мое всъ эти ръчи еще за мъсяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть носъ изъ своего захолустья въ большой свътъ — батюшки мои! — это все равно, какъ, случается, иногда зайдешь въ покои великаго пана: всъ обступятъ тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, — нѣтъ, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотръть дрянь, который копается на заднемъ дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ притопывать ногами: «Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, мужикъ, пошелъ!»... Я вамъ скажу... Да что говорить! Мнъ легче два раза въ годъ съ вздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался — плачь, не плачь, давай отвътъ.

У насъ, мои любезные читатели, — не во гиввъ будь сказано (вы, можетъ-быть, и разсердитесь, что пасичникъ говорить вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату своему или куму), - у насъ, на хуторахъ, водится издавна: какъ только окончатся работы въ полѣ, мужикъ залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и нашъ брать припрячетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни журавлей на небъ, ни грушъ на деревъ не увидите болъе; тогда, только вечеръ, уже навърно гдъ-нибудь въ концъ улицы брезжитъ огонекъ, смъхъ и пъсни слышатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, говоръ, шумъ... Это у насъ вечерницы! Онъ, изволите видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсфиъ. На балы если вы фдете, то именно для того, чтобы повертъть ногами и позъвать въ руку; а у насъ соберется въ одну хату толпа дъвушекъ совсъмъ не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. И сначала будто и дъломъ займутся: веретена шумятъ, льются пъсни, и каждая не подыметь и глазъ въ сторону; но только нагрянутъ въ хату парубки съ скрипачемъ — подымется крикъ, затъется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія штуки, что и разсказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всё въ тёсную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто — нести болтовню. Боже ты мой! чего только не разскажутъ! откуда старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но нигдѣ, можетъ-быть, не было разсказываемо столько диковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька. За что меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ—ей Богу, не умѣю сказать. И волосы, кажется, у меня теперь болѣе сѣдые, чѣмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое прозвище, то и во вѣки-вѣковъ останется оно. Бывало, соберутся, наканунѣ праздничнаго дня, добрые люди въ гости, въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были

вовсе не простого десятка, не какіс-нибудь мужики хуторянскіе; да, можеть, иному и повыше пасичника сділали бы честь посъщеніемъ. Вотъ, напримъръ, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Өому Григорьевича? Эхъ, голова! Что за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двѣ изъ нихъ найдете въ этой книжкъ. Онъ никогда не носиль пестрядеваго халата, какой встрътите вы на многихъ деревенскихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ васъ всегда приметъ въ балахонъ изъ тонкаго сукна, цвъта застуженнаго картофельнаго киселя, за которое платиль онъ въ Полтавъ чуть не по шести рублей за аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на целомъ хуторе, чтобы слышенъ быль запахъ дегтя; но всякому извъстно, что онъ чистиль ихъ самымъ лучшимъ смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положиль бы себъ въ кашу. Никто не скажеть также, чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего балахона, какъ то дълають иные люди его званія; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный бѣлый платокъ, вышитый по всфмъ краямъ красными нитками, и, исправивши, что слѣдуетъ, складывалъ его снова, по обыкновенію, въ двѣнадцатую долю и пряталъ за пазуху. А одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, что хоть сейчасъ нарядить въ засъдатели или подкоморіи. Бывало, поставитъ передъ собою палецъ и, глядя на конецъ его, пойдетъ разсказывать — вычурно, да хитро, какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Өома Григорьевичъ разъ ему насчетъ этого славную сплелъ присказку: онъ разсказалъ ему, какъ одинъ школьникъ, учившійся у какого-то дьяка грамоть, прівхаль къ отцу и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ языкъ православный, вст слова сворачиваетъ на уст лопата у него — лопатусъ, баба — бабусъ. Вотъ, случилось разъ, пошли они вмъстъ съ отцомъ въ поле. Латынь-

щикъ увидълъ грабли и спращиваетъ отца: «Какъ это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступиль, разинувши ротъ, ногою на зубцы. Тотъ не успълъ собраться съ отвътомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась ихвать его по лбу! «Проклятыя грабли!» закричаль школьникъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: «какъ же онъ, - чортъ бы спихнулъ съ моста отца ихъ, больно бьются!» Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя, голубчикъ!-Такая присказка не по душѣ пришлась затъйливому разсказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ мѣста, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнулъ голову немного впередъ, засунулъ руку въ задній карманъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ лакомъ, табакерку, щелкнулъ пальцемъ по намалеванной рожѣ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не малую порцію табаку, растертаго съ золою и листьями любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ носомъ на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть-ли еще не поговорку: «Не мечите бисера передъ свиньями»... «Быть же теперь ссоръ», подумаль я, замътивъ, что пальцы у Өомы Григорьевича такъ и складывались дать дулю. Къ счастію, старуха моя догадалась поставить на столъ горячій книшъ съ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. Рука Өомы Григорьевича вмѣсто того, чтобъ показать шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще быль у насъ одинъ разсказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспоминать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что волосы ходили по головъ. Я нарочно и не помъщалъ ихъ сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасичника, прости Господи, какъ чорта всѣ станутъ бояться. Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго года и выпущу другую книжку, тогда можно будеть постращать выходцами съ того свѣта и дивами, какія творились въ старину, въ православной сторонѣ нашей. Межъними, статься-можетъ, найдете побасенки самого пасичника, какія разсказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лѣнь только проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, воть было и позабылъ самое главное: какъ будете, господа, ѣхать ко мнѣ, то прямехонько берите путь по столбовой дорогѣ на Диканьку. Я нарочно и выставилъ ее на первомъ листкъ, чтобы скоръе добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какогонибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить нечего: въ Петербургъ вашемъ, върно, не сыщете такого. Прі вхавши же въ Диканьку, спросите только перваго попавшагося навстръчу мальчишку, пасущаго въ запачканной рубашкъ гусей: «А гдъ живетъ пасичникъ Рудый Панько?»—«А воть тамъ!» скажеть онъ, указавши пальцемъ, и, если хотите, доведетъ васъ до самаго хутора. Прошу, однакожъ, не слишкомъ закладывать назадъ руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими хоромами. Өома Григорьевичъ, третьяго году, прівзжая изъ Диканьки, понавъдался-таки въ провалъ съ новою таратайкою своею и гнфдою кобылою, несмотря на то, что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надъвалъ по временамъ еще покупные.

За то уже, какъ пожалуете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ-быть, не ѣли;
а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ:
представьте себѣ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ,
какъ слеза, или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. А какими пирогами накормитъ моя старуха! Что за
пироги, если-бъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда

начнень всть. Подумаешь право: на что не мастерины эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или, не случалось ли вамъ, подчасъ, всть путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свътъ нътъ кушаньевъ! Станешь всть — объяденье, да и полно: сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожъ, что я въ самомъ дълв разболтался?.. Прівзжайте только, прівзжайте поскоръй; а накормимъ такъ, что будете разсказывать и встрвчному и поперечному.

Пасичникг Рудый Панько.



#### сорочинская ярмарка.

Мини нудно въ хати жить. Ой вези жъ мене изъ дому, Де багацько грому, грому, Де гопцюють все дивкы, Де гуляють парубкы!

Изъ старинной легенды.

#### T.

Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лътній день въ Малороссін! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещеть въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснуль, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинь, дрожитъ жаворонокъ, и сереоряныя пісни летять по воздушнымь ступенямь на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто гулящіе безъ ціли, стоять подоблачные дубы, и ослітительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цёлыя живоинсныя массы листьевь, накидывая на другія темную, какъ ночь, тінь, по которой только при сильномъ вітрі крыщеть золото. Изумруды, топазы, яхонты энирныхъ насъкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, освинемыми статными подсолнечниками. Сърыя скирды съна и золотые снопы хлъба станомъ располагаются въ полв и кочують по его неизмвримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркалоръка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блисталь одинь изъ дней жаркаго августа тысячу восемьсотъ... восемьсотъ... да, лътъ тридцать будеть назадъ тому, когда дорога, версть за десять до мьстечка Сорочинецъ, кипъла народомъ, поситшавшимъ со всёхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ съно, медленно двигались, кажется, скучая своимъ заключеніемъ и темнотою; мёстами только какая-нибудь расписанная ярко миска, или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владельца сихъ драгоценностей, который медленными шагами шель за своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одиноко въ сторонъ тащился на истомленныхъ волахъ возъ, наваленный мъшками, пенькою, полотномъ и разною домашнею поклажею, за которымъ брелъ, въ чистой полотняной рубашкъ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его хозяннъ. Ленивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ поть со смуглаго лица и даже канавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тёмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицѣ и къ уроду, и насильно пудрить, несколько тысячь уже лёть, весь родь человеческій. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, смиренный видъ которой обличалъ преклонныя лъта ея. Много встрѣчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались за шапку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ не съдые усы и не важная поступь его заставляли это дълать; стоило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы увидъть причину такой почтительности: на возу сидъла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свътлыми карими

глазами, съ безпечно-удыбавшимися розовыми губками, съ повязанными на головъ красными и синими лентами, которыя, вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ, богатою короною поконлись на ея очаровательной головкъ. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки безпрестанно бъгали съ одного предмета на другой. Какъ не разселться! въ первый разъ на ярмаркт! Дтвушка въ осьмнадцать лтть въ первый разъ на ярмаркь!.. Но ни одинъ изъ прохожихъ и провзжихъ не зналь, чего ей стоило упросить отца взять съ собою, который и душою радъ бы быль это сделать, если бы не злая мачиха, выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она туть же сидела на высотв воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофть, по которой, будто по горностаевому мѣху, нашиты были хвостики краснаго только цвета, въ богатой плахте, пестревшей какъ шахматная доска, и въ ситцевомъ цветномъ очинке, придававшемъ какую-то особенную важность ея красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь непріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спѣшилъ перенести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ уже открываться Псёлъ; издали уже вѣяло прохладою, которая казалась ощутительнѣе послѣ томительнаго, разрушающаго жара. Сквозь темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали огненныя, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, осѣненную темною, упавшею съ русой головы, волною, когда

съ презрвніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замінить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ, —она почти каждый годъ перемфияетъ свои окрестности, выбираетъ себф новый путь и окружаетъ себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая нылью и обдувая шумомъ окрестность. Возъ съ знакомыми намъ нассажирами взъбхалъ въ это время на мостъ, и рѣка во всей красотѣ и величіи, какъ цѣльное стекло. раскинулась передъ ними. Небо, зеленые и синіе л'яса, люди. возы съ горинками, мельницы-все опрокинулось, стояло и ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида. и позабыла даже лущить свой подсолнечникъ, которымъ исправно занималась во все продолжение пути, какъ вдругъ слова: «Ай да дивчина!» поразили слухъ ея. Оглянувшись, увидела она толну стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ которыхъ одинъ, одътый пощеголеватъе прочихъ, въ бълой свиткъ и въ сърой шанкъ ръшетиловскихъ смущекъ, подпершись въ бока, молодецки поглядываль на провзжающихъ. Красавица не могла не замѣтить его загорѣвшаго, но исполненнаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стремившихся видёть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, можетъ-быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная дивчина!» продолжаль парубокь въ бёлой свитке, не сводя съ нея глазъ. «Я бы отдалъ все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидиты!» Хохоть поднялся со всёхъ сторонъ; но разряженной сожительницѣ медленно выступавшаго супруга не слишкомъ показалось такое привътствіе: красныя щеки ея превратились въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ па голову разгульнаго парубка:

«Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чортъ бороду обжегъ!»

«Вишь, какъ ругается!» сказалъ парубокъ, вытаращивъ на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ залпомъ неожиданныхъ привѣтствій: «и языкъ у нея, у столѣтней вѣдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!»

«Столѣтней!»... подхватила пожилая красавица. «Печестивецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь. И отецъ дрянь, и тетка дрянь! Столѣтней!.. что у него молоко еще на губахъ»...

Туть возъ началь спускаться съ мосту, и последнихъ словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не хотьль, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватилъ онъ комокъ грязи и швырнулъ вслёдъ за нею. Ударъ былъ удачнъе, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипокъ забрызганъ былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ новъсъ удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипъла гнввомъ; но возъ отъвхалъ въ это время довольно далеко, и месть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранялъ упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя ръчи разгнъванной супруги. Однакожъ, несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался во рту до техъ поръ, пока не прівхали они въ пригородье, къ старому знакомому и куму, козаку Цыбуль. Встреча съ кумовьями, давно не видавщимися, выгнала на время изъ головы это непріятное происшествіе, заставивъ нашихъ путешественниковъ поговорить объ ярмаркъ и отдохнуть немного послѣ дальняго пути.

~~~~~~

#### II.

Що Боже, ты мій Господе! чого нема на тій ярмарци! колеса, скло, деготь. тютюнь, ремень, цыбуля, крамари всяки... такъ, що хоть бы въ кишени було рубливъ и съ тридцять, то и тогди бъ не закупывъ усіеи ярмаркы.

Изъ малороссійской комедіи.

Вамъ, върно, случалось слышать где-то валящійся отдаленный водопадь, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится передъ вами. Не правда ли, не тв ли самыя чувства мгновенно обхватять вась въ вихрѣ сельской ярмарки, когда весь народъ срастается въ одно огромное чудовище и шевелится встмъ своимъ туловищемъ на площади и по теснымь улицамь, кричить, гогочеть, гремить? Шумь, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ-все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, дыгане, горшки, бабы, пряники, шанки-все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосныя ръчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потона; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. Только хлонанье но рукамъ торгашей слышится со всёхъ сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звенитъ желъзо, гремятъ сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумъваеть, куда обратиться. Прівзжій мужикь нашь съ чернобровою дочкою давно уже толкался въ народѣ: подходиль къ одному возу, щупаль другой, примънивался къ цінамь; а между тімь мысли его ворочались безостановочно около десяти мѣшковъ пшеницы и старой кобылы, привезенныхъ имъ на продажу. По лицу его дочки заматно было, что ей не слишкомъ пріятно тереться около возовъ съ мукою и ишеницею. Ей бы хотелось туда, гдв подъ полотияными ятками нарядно развѣшаны красныя ленты, серьги, оловянные, мъдные кресты и дукаты. Но н

тутъ, однакожъ, она находила себѣ много предметовъ для наблюденія: ее смѣшило до крайности, какъ цыганъ и мужикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабѣ киселя \*); какъ посорившіяся перекупки перекидывались бранью и раками; какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то дернулъ ее за шитый рукавъ сорочки. Оглянулась—и парубокъ въ бѣлой свиткѣ, съ яркими очами, стоялъ передъ нею. Жилки ея вздрогнули, и сердце забилось такъ, какъ еще никогда, ни при какой радости, ни при какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

«Не бойся, серденько, не бойся!» говориль онъ ей вполголоса, взявши ея руку: «я ничего не скажу тебь худого!»

«Можеть-быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», — подумала про себя красавица: — «только мнъ чудно... върно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку».

Мужикъ оглянулся и хотълъ что-то промолвить дочери, но въ сторонъ послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ негоціантамъ, и приковавшагося къ нимъ вниманія уже ничто не въ состояніи было развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о пшеницъ.

#### III.

Чи бачишь, винъ якый парныще? На свити трохы есть такыхъ. Сивуху такъ, мовъ брагу, хлыще! Котляревскій. Эпеида.

«Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдеть наша пшеница?» говорилъ человѣкъ, съ виду похожій на заѣзжаго мѣщанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, въ пестрядевыхъ, запачканныхъ дегтемъ и засаленныхъ шарова-

<sup>\*) «</sup>Давать киселя» значить ударить кого-нибудь сзади ногъ.

рахъ, другому, въ синей, мъстами уже съ заплатами, свиткъ и съ огромною шишкою на лоу.

«Да думать нечего туть: я готовъ вскинуть на себя иетлю и болгаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку».

«Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ нашего, нѣтъ вовсе», возразилъ человѣкъ въ нестрядевыхъ шароварахъ.

«Да, говорите сео́в, что̀ хотите», думалъ про сео́я отецъ нашей красавицы, не пропускавшій ни одного слова изъ разговора двухъ негоціантовъ: «а у меня десять мѣшковъ есть въ запасѣ».

«То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля», значительно сказалъ человѣкъ съ шишкою на лбу.

«Какая чертовщина?» подхватиль человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

«Слышалъ-ли ты, что поговариваютъ въ народѣ?» продолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмыя очи.

«Hy!»

«Ну, то-то, ну! Заседатель, чтобъ ему не довелось больше обтирать губъ после нанской сливянки, отвель для ярмарки проклятое место, на которомь, хоть тресни, ни зерна не спустинь. Видинь ли ты тоть старый, развалившійся сарай, что вонь-вонь стоить подъ горою?» (Туть любонытный отець нашей красавицы нодвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во вниманіе). «Въ томъ сараё то и дело, что водятся чертовскія шашин, и ни одна ярмарка на этомъ месте не проходила безъ беды. Вчера волостной писарь проходиль поздно вечеромь, только глядь — въ слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него морозъ подраль по коже. Того и жди, что онять нокажется красная свитка!»

«Что-жъ это за красная свитка?»

Туть у нашего внимательного слушателя волосы подня-

лись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увидъль, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись и напъвая другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ про вев находящіяся на свътъ свитки. Это разогнало его страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

«Эге, ге, ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обниматься! А я на четвертый только день послѣ свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибокуму: бывши дружкою, уже надоумилъ».

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любезной не слишкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить иланъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.

«Ты, върно, человъкъ добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчасъ узналъ».

«Можетъ, и узналъ».

«Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину разскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ».

«Такъ, Солопій Черевикъ».

«А вглядись-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?»

«Истъ, не познаю. Не во гисвъ будь сказано: на веку столько довелось наглядёться рожъ всякихъ, что чортъ ихъ и припомнитъ всёхъ!»

«Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!»

«А ты будто Охримовъ сынъ?»

«А кто-жъ? Развѣ одинъ только *лысый дидько*, если не онъ».

Тутъ пріятели побрались за шапки, и пошло лобызаніе; нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

«Пу, Солоній, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полюбили другъ друга такъ, что хоть бы и навъки жить вмъсть».

«Что-жъ, Параска», сказалъ Черевикъ, оборотившись и смѣясь къ своей дочери: «можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы уже, какъ говорятъ, вмѣстѣ и того... чтобы и наслись на одной травѣ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!»

И вст трое очутились въ извъстной ярмарочной рестораціи — подъ яткою у жидовки, устанною многочисленной флотиліей сулей, бутылей, фляжекъ встать родовъ и возрастовъ.

«Эхъ, хватъ! за это люблю!» говорилъ Черевикъ, немного подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку, величиною съ полкварты, и, нимало не поморщившись. выпилъ до дна, хвативъ потомъ ее вдребезги. «Что скажещь, Параска? Какого я жениха тебъ досталъ! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тянетъ ивнную!..»

И посмѣнваясь, и покачиваясь, побрелъ онъ съ нею къ своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ красными товарами, въ которыхъ находились кунцы даже изъ Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитыхъ городовъ Полтавской губерніи, выглядывать получше деревянную люльку въ мѣдной, щегольской оправѣ, цвѣтистый по красному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковътестю и всѣмъ, кому слѣдуетъ.

#### IV.

Хоть чоловикамъ не онее Да коли жинци, бачишь, тее, Такъ треба угодыты...

Котляревскій.

«Ну, жинка, а я нашелъ жениха дочкѣ!»

«Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отъискивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно, и на роду написано
остаться такимъ! Гдѣ-жъ таки ты видѣлъ, гдѣ-жъ таки ты
слышалъ, чтобы добрый человѣкъ бѣгалъ теперь за женихами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ
сбыть. Хорошъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборваннъйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ.

«Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за нарубокъ! Одна свитка больше сто̀итъ, чѣмъ твоя зеленая кофта и красные сапоги. А какъ сивуху важно дуетъ!..

Чорть меня возьми вм'єсть съ тобою, если я виділь на въку своемъ, чтобы нарубокъ духомъ вытянуль нолкварты, не поморщившись!»

«Ну, такъ: ему если пьяница да бродяга, такъ и его масти. Бъюсь объ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сихъ поръ онъ не попадется мнѣ: я бы дала ему знать.»

«Что-жъ, Хнвря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ сорванецъ?»

«Э! чёмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты безмозглая башка! Слышишь! Чёмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты запряталь дурацкіе глаза свои, когда проёзжали мы мельницы? Ему, хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачищё носомъ, нанесли жинкё его безчестье, ему бы и нуждочки не было».

«Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: парень хоть куда! Только развѣ, что заклеилъ на мигъ образину твою навозомъ.»

«Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить! А что это значитъ? Когда это бывало съ тобою? Вѣрно, усиѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?»

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мгновеніе голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями.

«Туда къ чорту! Вотъ тебѣ и свадьба!» думалъ онъ про себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. «Придется отказать доброму человѣку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! за что такая напасть на насъ, грѣшныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а Ты еще и жинокъ наплодилъ!»

V.

Не хилися, явороньку, Ще ты зелененькій; Не журыся, козаченьку. Ще ты молоденькій! Малоросс, писия.

Разсвянно глядвль парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко румянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, осѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-розовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ горѣли; зеленыя фляжки и чарки на столахъ у шинкарокъ превратились въ огненныя; горы дынь, арбузовъ и тыквъ казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ примѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки перекунокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный паръ отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшимъ улицамъ.

«О чемъ загорюнился, Грыцько?» вскричалъ высокій, загорѣвшій цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка. «Что-жъ, отдавай волы за двадцать!»

«Тебѣ бы все волы, да волы. Вашему племени все бы корысть только; поддѣть, да обмануть добраго человѣка.»

«Тьфу, дьяволъ! Да тебя не на шутку забрало. Ужъ не съ досады ли, что самъ навязалъ себѣ невѣсту?»

«Ифтъ, это не по-моему: я держу свое слово: что разъ сдѣлалъ, тому и навѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика пѣтъ совѣсти, видно, и на полъ-шеляга: сказалъ, да и назадъ... Иу, его и винить нечего: онъ — пень, да и полно. Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я былъ царемъ или наномъ великимъ, я бы первый перевѣ-

шаль всёхъ тёхъ дурней, которые позволяють себя сёдлать бабамь...»

«А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ Черевика отдать намъ Параску?»

Въ недоумънін посмотрыль на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вмёстё высокомерное: человёкь, взглянувшій на него, уже готовъ быль сознаться, что въ этой чудной душъ кипять достоинства великія, но которымъ одна только награда есть на землъ — висълица. Совершенно провалившійся между носомъ и острымъ подбородкомъ роть, вічно освненный язвительною улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпрестанно мѣняющіяся на лицѣ молніи предпріятій и умысловъ, — все это какъ будто требовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, какой именно быль тогда на немъ. Этотъ темно-коричневый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превратило бы его въ ныль; длинные, валившіеся по плечамъ охлоньями черные волосы; банмаки, надытые на босыя загорѣлыя ноги, - все это, казалось, приросло къ нему и составляло его природу.

«Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не солжешь только!» отвѣчалъ парубокъ, не сводя съ него исиытующихъ очей.

«За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вотъ тебъ и синица въ задатокъ!»

«Ну, а если солжешь?»

«Солгу — задатокъ твой!»

«Ладно! Ну, давай же по рукамъ!»

«Давай!»

#### VI.

Отъ бида: Романъ иде, оттеперъ, якъ разъ, надсадыть мини бебехивъ, да и вамъ, пане Хомо, не безъ лыха буде.

Изъ малоросс. комедіи.

«Сюда. Аванасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже,

поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай не подцёпили чего».

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла грусливо лѣнившагося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ недоумѣніи, будто длинное, страшное привидѣніе, измѣривая окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ обрушился въ бурьянъ.

«Вотъ о́ъда! Не ушио́лись ли вы, не сломили ли еще, Боже оборони, шеи?» лепетала заботливая Хивря.

«Тсь! ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифоровна!» болѣзненно и шопотно произнесъ поповичъ, подымаясь на ноги: «выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего змісподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа.»

«Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я тумала было уже. Аванасій Ивановичъ, что къ вамъ болячка или соняшноща пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не мало всякой всячины!»

«Сущая бездалица, Хавронья Никифоровна: батюшка всего получиль за весь пость машковъ пятнадцать ярового, проса машка четыре, кнышей съ сотню; а куръ, если сосчитать, то не будеть и пятидесяти штукъ; яйца же большею частью протухлыя. По воистину сладостныя приношенія, сказать примарно, единственно отъ васъ предстоить получить. Хавронья Никифоровна!» продолжаль поповичь, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

«Вотъ вамъ и приношеніе, Лоанасій Ивановичъ!» проговорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: «вареники, галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!»

«Бьюсь объ закладъ, если это сдълано не хитрѣйними руками изъ всего Евина рода!» сказалъ поповичъ, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички.

«Однакожъ, Хавронья Инкифоровна, сердце мое жаждетъ отъ вась кушанья послаще всѣхъ нампушечекъ и галушечекъ».

«Воть я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, Аванасій Ивановичь!» отвѣчала дородная красавица, притворяясь не понимающею.

«Разумъется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!» шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной рукъ вареникъ, а другою обнимая широкій станъ ея.

«Богъ знаетъ, что вы выдумываете, Аванасій Ивановичь!» сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. «Чего добраго, вы, пожалуй, затвете еще цвловаться!»

«Насчетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя», продолжалъ поповичъ: «въ бытность мою, примѣрно сказать, еще въ бурсѣ, вотъ, какъ теперь помню...»

Тутъ послышался на дворѣ лай и стукъ въ ворота. Хивря посифино выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

«Ну, Аванасій Ивановичъ, мы попались съ вами: народу стучится куча, и мнѣ почудился кумовъ голосъ...»

Вареникъ остановился въ горлѣ поповича... Глаза его выпялились, какъ будто какой-нибудь выходецъ съ того свѣта только-что сдѣлалъ ему передъ симъ визитъ свой.

«Полѣзайте сюда!» кричала испуганная Хивря, указывая на положенныя подъ самымъ потолкомъ, на двухъ перекладинахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочиль онъ на лежанку и полѣзъ оттуда осторожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нихъ съ большею силою и нетериѣніемъ.

# VII.

Да туть чудасія, мосьпане!

Изъ малоросс. комедіи.

На ярмаркъ случилось странное происшествіе: все напол-

инлось слухомъ, что гдё-то между товаромъ показалась красная свитка. Старухф, продававшей бублики, почудился сатана, въ образинъ свиньи, который безирестанио наклонялся надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось но всемъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всё считали преступленіемъ не вірпть, несмотря на то, что продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенное подобіє свое лакомаго товара. Къ этому присоединились еще увеличенныя въсти о чудъ. виденномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сарат. такъ что къ ночи вев тфенве жались другь къ другу: спокойствіе разрушилось, и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть глаза свои; а тѣ, которые были не совсѣмъ храбраго десятка и запаслись ночлегами въ избахъ, убрались домой. Къ числу последнихъ принадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, которые, вибств съ напросившимися къ нимъ въ хату гостями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видіть изъ того, что онъ два раза профхаль съ своимъ возомъ по двору, покамѣстъ нашелъ хату. Гости тоже были всв въ веселомъ расположении, и, безъ церемонии, воигли прежде самого хозянна. Супруга нашего Черевика сидела. какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всёмъ угламъ хаты.

«Что кума!» вскричалъ вошедшій кумъ: «тебя все еще трясеть лихорадка?»

«Да, нездоровится», отвъчала Хивря, безнокойно поглядывая на доски, накладенныя подъ потолкомъ.

«А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!» говориль кумъ прівхавшей съ нимъ женв: «мы черинемъ ее съ добрыми людьми, а то проклятыя бабы понапугали насътакъ, что и сказать стыдно. Відь мы, ей Богу, братцы, по пустякамъ прівхали сюда!» продолжаль онъ, прихлебывая изъ глиняной кружки. «Я тутъ же ставлю новую шанку, если бабамъ не вздумалось посм'яться надъ нами. Да хоть

бы и въ самомъ дълѣ сатана, — что сатана? Илюйте ему на голову! Хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, напримѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!»

«Отчего же ты вдругъ поблѣднѣлъ весь?» закричалъ одинъ изъ гостей, превышавшій всѣхъ головою и старавшійся всегда выказывать себя храбрецомъ.

«Я?... Господь съ вами! приснилось?»

Гости усм'вхнулись; довольная улыбка показалась на лиц'в ръчистаго храбреца.

«Куда теперь ему блѣднѣть!» подхватиль другой: «щеки у него расцвѣли, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бурякъ, или лучше—сама красная свитка, которая такъ напугала людей».

Баклажка прокатилась по столу и сдёлала гостей еще веселе прежняго. Туть Черевикъ нашъ, котораго давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою его любопытному духу, приступилъ къ куму.

«Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не допрошусь исторіи про эту проклятую свитку.»

«Э, кумъ! оно бы не годилось разсказывать на ночь; да развъ уже для того, чтобы угодить тебъ и добрымъ людямъ (при семъ обратился онъ къ гостямъ), которымъ, я примъчаю, столько же, какъ и тебъ, хочется узнать про эту диковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ!»

Туть онъ почесаль плеча, утерся полою, положиль объруки на столь и началь:

«Разъ, за какую вину, ей Богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта изъ пекла...»

«Какъ же, кумъ!» прервалъ Черевикъ: «какъ же могло это статься, чтобы чорта выгнали изъ пекла?»

«Что-жъ дѣлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ собаку мужикъ выгоняетъ изъ хаты. Можетъ-быть, на него нашла блажь сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло: ну, и указали двери. Вотъ, чорту бѣдному такъ стало скучно, такъ скучно по неклѣ, что хоть до петли. Что дѣлать? Давай

съ горя пьянствовать. Угнъздился въ томъ самомъ сарав, который, ты видълъ, развалился подъ горою и мимо котораго ни одинъ добрый человъкъ не пройдетъ теперь, не оградивъ напередъ себя крестомъ святымъ; и сталъ чортъ такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра до вечера то и дъла, что сидитъ въ шинкъ!...»

Туть онять строгій Черевикъ прерваль нашего разсказчика:

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же есть. слава Богу, и когти на лапахъ, и рожки на головѣ».

«Вотъ то-то и штука, что на немъ была шанка и рукавицы. Кто его распознаетъ? Гулялъ, гулялъ — наконецъ пришлось до того, что пропиль все, что ималь съ собою. Шинкарь долго верилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть ціны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркі. Заложиль и говорить ему: «Смотри, жидь, я приду къ тебъ за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее!»-- и пропалъ. какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрелъ хорошенько свитку: сукно такое, что и въ Мпргородъ не достанешь! а красный цвътъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядълся бы! Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ себъ песики, да и содралъ съ какого-то прівзжаго пана мало не иять червонцевъ. О срокъ жидъ и позабылъ было совсёмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какойто человькъ: «Иу, жидъ, отдавай мою свитку!» Жидъ сначала было и не позналъ, а послъ, какъ разглядълъ, такъ и прикинулся, будто въ глаза не видалъ: «Какую свитку? У меня нътъ никакой свитки! Я знать не знаю твоей свитки!» Тотъ, глядь, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, заперии свою конуру и пересчитавии по сундукамъ деньги, накинуль на себя простыню и началь по-жидовски молиться Богу — слышить шорохъ... Глядь — во всёхъ окнахъ новыставились свиныя рыла...»

Туть въ самомъ дёлё послышался какой-то неясный звукъ,

весьма похожій на хрюканье свиньи; всё поблёднёли... Потъ выступиль на лицё разсказчика.

- «Что?» произнесь въ испугѣ Черевикъ.
- «Ничего!...» отвъчаль кумъ, трясясь всъмъ тъломъ.
- «Ась!» отозвался одинъ изъ гостей.
- «Ты сказаль?...»
- «Нѣтъ!»
- «Кто-жъ это хрюкнуль?»

«Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего нѣтъ!» Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали шарить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва. «Эхъ вы, бабы! бабы!» произнесла она громко: «вамъ ли козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи, [угрѣшился]; подъ кѣмъ-нибудь скамейка заскрипѣла, а всѣ и метнулись, какъ полоумные!»

Это привело въ стыдъ нашихъ храбрецовъ и заставило ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ разсказывать далье: «Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на ногахъ, длинныхъ, какъ ходули, повлёзали въ окна и мигомъ оживили жида плетеными тройчатками, заставя его плясать новыше вотъ этого сволока. Жидъ-въ ноги, признался во Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокралъ на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку перекупкъ; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но съ тъхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула: върно, виною всему красная свитка; не даромъ, надъвая ее, чувствовала, что ее все давитъ что-то. Не думая, не гадая долго, бросила въ огонь-не горить бъсовская одежда!... «Э, да это чортовъ подарокъ!» Перекупка умудрилась и подсунула въ возъ одному мужнку, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочеть. «Эхъ, недобрыя руки подкинули свитку!». Схватиль топорь и изрубиль ее въ куски; глядь-и лізеть одинъ кусокъ къ другому, и опять цёлая свитка! Перекрестившиеь, хватиль топоромь въ другой разъ, куски разбросаль по всему мѣсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ свиною личиною ходить по всей площади, хрюкаетъ и подбираетъ куски своей свитки. Теперь, говорятъ, одного только лѣваго рукава недостаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ открещиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лѣтъ съ десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дернула теперь засѣдателя от...»

Другая половина слова замерла на устахъ разсказчика: окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетъли вонъ, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: «А что вы тутъ дълаете, добрые люди?»

#### VIII.

...Пиджавъ хвистъ, мовъ собака, Мовъ Канпъ, затрусывсь увесь; Изъ носа потекла табака.

Котляревскій. Энеида.

Ужасъ оковалъ всёхъ, находившихся въ хатв. Кумъ, съ разинутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его выпучились, какъ будто хотвли выстрёлить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухф. Высокій храбрецъ, въ непобедимомъ страхф, подскочилъ подъ потолокъ и ударился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповичъ съ громомъ и трескомъ нолетелъ на землю.

«Ай! ай!» отчаянно закричаль одинь, повалившись на лавку въ ужаст и болтая на ней руками и ногами.

«Спасайте!» горданиль другой, закрывшись тулупомъ.

Кумъ, выведенный изъ окаментнія вторичнымъ испугомъ, понолзь въ судорогахъ подъ подоль своей супруги. Высокій храбренъ пользъ въ нечь, несмотря на узкое отверстіе, и самъ задвинуль себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто облитый горячимъ киняткомъ, схвативши на голову горшокъ, вмъсто шанки, бросился къ дверямъ и, какъ полоумный,

бѣжалъ по улицамъ, не видя подъ собой земли: одна усталость только заставила его уменьшить скорость бѣга. Сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. Въ изнеможении готовъ уже былъ онъ упасть на землю, какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится за нимъ... Духъ у него занялся...

«Чортъ! чортъ!» кричалъ онъ безъ памяти, утрояя силы, и черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

«Чортъ чортъ!» кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ намять отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижимъ посреди дороги.

#### IX.

Ще спереди, и такъ и такъ; — А сзади, ей же ей, на чорта! Изъ простонародной сказки.

«Слышишь, Власъ!» говорилъ, приподнявшись ночью, одинъ изъ толпы народа, спавшаго на улицѣ: «возлѣ насъ кто-то помянулъ чорта!»

«Мнѣ какое дѣло?» проворчалъ, потягиваясь, лежавшій возлѣ него цыганъ: «хоть бы и всѣхъ своихъ родичей помянуль!»

«Но, відь, такъ закричаль, какъ будто давять его!»

«Мало ли чего человѣкъ не совретъ спросонья!»

«Воля твоя, хоть посмотрѣть нужно. А выруби-ка огня!» Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза освѣтилъ себя искрами, будто молніями, раздулъ губами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ— обыкновенною малороссійскою свѣтильнею, состоящею изъ разбитаго черепка, налитаго бараньимъ жиромъ— отправился, освѣщая дорогу.

«Стой! здѣсь лежить что-то. Свѣти сюда!» Туть пристало къ нимъ еще нѣсколько человѣкъ. «Что лежитъ, Власъ?» «Такъ, какъ будто бы два человѣка: одинъ наверху, другой внизу: который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!»

«А кто наверху?»

«Баба!»

«Пу. вотъ. это-жъ-то и есть чортъ!»

Всеобщій хохоть разбудиль почти всю улицу.

«Баба вз.: tз. на человѣка: ну. вѣрно, баба эта знаетъ. какъ фздить!» говорилъ одинъ изъ окружавшей толиы.

«Смотрите, братцы!» говорилъ другой, поднимая черепокъ отъ горшка, котораго одна только упълъвиная половина держалась на головъ Черевика: «какую шанку надълъ на себя этотъ добрый молодецъ!»

Увеличившійся шумъ и хохоть заставили очнуться нашихъ мертвецовъ, Солопія и его супругу, которые, полные прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, певѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикимъ сонмищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ, во мракѣ непробудной ночи.

#### X.

Цуръ тоби, пекъ тоби, сатаныньске наважденіе!

Изъ малорос, комедіи.

Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись навстрѣчу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговокъ понесся снова по всему табору—и страшные толки про красную свитку, наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерокъ, исчезли съ появленіемъ утра.

Зъвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мъшковъ муки и ишеницы, и, кажется, вовсе не имълъ желанія разстаться съ своими грёзами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же знакомый, какъ убѣжище лѣни — благословенная печь его хаты, или шинокъ дальней родственницы, находившійся не далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

«Вставай, вставай!» дребезжала ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надуль щеки и началъ болтать руками, подражая барабанному бою.

«Сумасшедшій!» закричала она, уклоняясь отъ взмаха руки его, которою онъ чуть было не задёль ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрѣлъ вокругъ.

«Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представилась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свиныя рожи, отъ которыхъ, какъ говоритъ кумъ...»

«Полно, полно тебѣ чепуху молоть! Ступай, веди скорѣй кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхали на ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...»

«Какъ же, жинка!» подхватилъ Солопій: «съ насъ, вѣдь, теперь смѣяться будутъ».

«Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!»

«Ты видинь, что я еще не умывался», продолжаль Черевикь, зѣвая и почесывая спину и стараясь, между прочимь, выиграть время для своей лѣни.

«Вотъ не кстати пришла блажь быть чистоплотнымъ! Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску».

Туть схватила она что-то свернутое въ комокъ — и съ ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ красный общлать свитки!

«Ступай, дѣлай свое дѣло», повторила она, собравшись съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнялъ ноги и зубы колотились одинъ объ другой.

«Будеть продажа теперь!» ворчаль онь самъ себѣ, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Не даромъ, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ

тяжело, какъ будто кто взвалиль на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедъльникъ мы вытхали. Ну, вотъ и зло все!.. Неугомоненъ и чортъ проклятый: носилъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нтъ, нужно же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примърно, я чортъ. — чего оборони Боже, — сталъ ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?»

Туть философствованіе нашего Черевика прервано было толстымъ п рѣзкимъ голосомъ. Предъ нимъ стоялъ высокій пыганъ.

«Что продаешь, добрый человѣкъ?»

Предавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавливаясь и не выпуская изъ рукъ узды: «Самъ видишь, что продаю!»

«Ремешки?» спросиль цыгань, поглядывая на находившуюся въ рукахъ его узду.

«Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки».

«Однакожъ, чортъ возьми. землякъ, ты, видно, ее соломою кормилъ!»

«Соломою?»

Тутъ Черевикъ хотълъ было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поносителя: но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась въ подбородокъ. Глянулъ—въ ней переръзанная узда и къ уздъ привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись горою!—кусокъ краснаго рукава свитки!... Плюнувъ, крестясь и болтая руками, побъжалъ онъ отъ неожиданнаго подарка и, быстръе молодого парубка, проналъ въ толиъ.

## XI.

За мое-жь жито, та мено и побыто. *Пословица*.

«Лови! лови его!» кричало нъсколько хлонцевъ въ тъс-

номъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схваченъ вдругъ дюжими руками.

«Вязать его! Это тотъ самый, который украль у добраго человъка кобылу».

«Господь съ вами! за что вы меня вяжете?»

«Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у прівзжаго мужика, Черевика?»

«Съ ума сиятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы человѣкъ самъ у себя кралъ что-нибудь?»

«Старыя штуки! старыя штуки! Зачёмъ бёжалъ ты во весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по нятамъ гнался?»

«Поневоль побъжишь, кагда сатанинская одежда...»

«Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще тебѣ отъ засѣдателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною людей».

«Лови! лови его!» послышался крикъ на другомъ концѣ улицы: «вотъ онъ, вотъ бѣглецъ!»

И глазамъ нашего Черевика представился кумъ, въ самомъ жалкомъ положеніи, съ заложенными назадъ руками, ведомый нѣсколькими хлопцами.

«Чудеса завелись!» говориль одинь изь нихь: «послушали бы вы, что разсказываеть этоть мошенникь, которому стоить только заглянуть въ лицо, чтобы увидёть вора.
Когда стали спрашивать: отчего бёжаль онь, какъ полоумный?—«полёзь», говорить, «въ кармань понюхать табаку
и, вмёсто тавлинки, вытащиль кусокъ чортовой свитки,
отъ ксторой вспыхнуль красный огонь, а онь—давай Богь
ноги!»

«Эге, ге, ге! да это изъ одного гитада объ птицы! Вязать ихъ обоихъ вмъстъ!»

### XII.

«Чымъ. люди добри. такъ оце я провинывся? «За що глузуете?» сказавъ нашъ неборакъ: «За що зпущаетесь вы надо мною такъ? «За що. за що?» сказавъ тай попустывъ патіоки. Патіоки гиркихъ слизъ, узявшися за боки.

Артемовскій-Гулакъ. Панъ та собака.

«Можеть, и въ самомъ дълѣ, кумъ, ты подцѣнилъ чтонибудь?» спросилъ Черевикъ, лежа связанный, вмѣстѣ съ кумомъ, подъ соломенною яткою.

«И ты туда же, кумъ! Чтобы мнѣ отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо кралъ, выключая развъ вареники съ сметаною у матери, да и то еще, когда мнѣ было лѣтъ десять отъ роду».

«За что же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тео́в еще ничего: тео́я винять по крайней мѣрѣ за то, что у другого украль; но за что мнѣ, несчастливцу, недоо́рый поклепътакой, о́удто у самого сео́я стянулъ коо́ылу? Видно намъ, кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!»

«Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!»

Тутъ оба кума принялись всхлинывать навзрыдъ.

«Что съ тобою, Солопій?» сказаль вошедшій въ это время Грыцько. «Кто это связаль тебя?»

«А! Голопупенко, Голопупенко!» закричаль, обрадовавшись, Солопій. «Воть, кумь, это тоть самый, о которомь я говориль тебь. Эхь, хвать! Воть, Богь убей меня на этомъ мѣстѣ, если не высуслиль при мнѣ кухоль мало не съ твою голову, и хоть бы разъ поморщился!»

«Что-жъ ты, кумъ, такъ не уважилъ такого славнаго парубка?»

«Вотъ, какъ видишь», продолжалъ Черевикъ, оборотясь къ Грыцьку: «наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился передъ тобою. Прости, добрый человѣкъ! Ей Богу, радъ бы былъ сдѣлать все для тебя... Но что прикажешь? Въ старухѣ дьяволъ сидитъ».

«Я не злонамятенъ. Солоній! Если хочешь, я освобожу тебя!»

Туть онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.

«За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу! да и попируемъ такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!»

«Добре! от добре!» сказаль Солопій, хлопнувь руками. «Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли! Да что думать! годится, или не годится такъ — сегодня свадьбу, да и концы въ воду!»

«Смотри-жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а тенерь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!»

«Какъ! развѣ кобыла нашлась?»

«Нашлась!»

Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вслъдъ уходившему Грыцьку.

«Что, Грыцько, худо мы сдѣлали свое дѣло?» сказаль высокій цыганъ спѣшившему парубку. «Волы, вѣдь, мои теперь?»

«Твои! твои!»

#### XIII.

Не бійся, матинко, не бійся, Въ червоные чобитки обуйся, Топчи вороги Пидъ ноги, Щобъ твои пидкивки Брязчалы! Щобъ твои вороги Мовчалы!

Свадебная писия.

Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грёзъ обвивалось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство подымало темныя ся брови, а иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи.

«Ну. что. если не сбудется то, что говориль онъ?» шентала она съ какимъ-то выражениемъ сомнания. «Ну. что. если меня не выдадуть? Если... Нфть, нфть; этого не будеть! Мачиха дълаетъ все, что ей ни вздумается: развъ и я не могу далать того, что мна вздумается? Упрямства-то и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошій! Какъ чудно горять его черныя очи! Какъ любо говорить онъ: «Парасю. иолубко!» Какъ пристала къ нему бѣлая свитка! Еще бы поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости», продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркъ. и глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: «какъ я встръчусь тогда гдъ-нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонось, хоть она себъ тресни. Нътъ, мачиха. нолно колотить тебъ свою падчерицу! Скоръе песокъ взойдетъ на камив и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тебою! Да, я и позабыла... дай примърять очинокъ, хоть мачихинъ, какъ-то онъ мив придется?»

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, наклонясь къ нему головою, трепетно шла по хатѣ, какъ будто бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вмѣсто полу, потолокъ съ накладенными подъ нимъ досками, съ которыхъ низринулся недавно поповичъ, и полки, уставленныя горшками.

«Что я. въ самомъ дълъ. будто дитя», вскричала она смъясь: «боюсь ступить ногою!»

И начала притопывать ногами,—чѣмъ далѣе, все смѣлѣе; наконецъ, лѣвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ. и она пошла танцовать, побрякивая подковами, держа передъ собою зеркало и напѣвая любимую свою пѣсню:

Зелененькій барвиночку, Стелися низенько! А ты, мылый, чернобрывый, Присунься блызенько! Зелененькій барвиночку, Стелися ще нызче! А ты, мылый, чернобрывый, Присунься ще блыжче!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго глядѣлъ онъ, смѣясь невиданному капризу дѣвушки, которая, задумавшись, не примѣчала, казалось, ничего; но когда же услышалъ знакомые звуки пѣсни, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и пустился въ присядку, позабывъ про всѣ дѣла свои. Громкій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

«Вотъ хорошо, батька съ дочкой затѣяли здѣсь сами свадьбу! Ступайте же скорѣе: женихъ пришелъ».

При послѣднемъ словѣ Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ея голову, а безпечный отецъ ея вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ онъ.

«Ну, дочка, пойдемъ скорѣе! Хивря съ радости, что я продалъ кобылу, побѣжала», говорилъ онъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ: «побѣжала закупать себѣ плахтъ и дерюгъ всякихъ, такъ нужно до прихода ея все кончить!»

Не успѣла Параска переступить за порогъ хаты, какъ почувствовала себя на рукахъ парубка въ бѣлой свиткѣ, который съ кучею народа выжидалъ ее на улицѣ.

«Боже, благослови!» сказалъ Черевикъ, складывая имъ руки. «Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки вьютъ!»\*)

Тутъ послышался шумъ въ народѣ.

«Я скорѣе тресну, чѣмъ допущу до этого!» кричала сожительница Солопія, которую, однакожъ, съ хохотомъ отталкивала толпа народа.

«Не бѣсись, не бѣсись, жинка!» говорилъ хладнокровно Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея руками: «что сдѣлано, то сдѣлано; я перемѣнять не люблю!»

«Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!» кричала Хивря, но

<sup>\*)</sup> Обыкновенное привътствіе у малороссіянъ новобрачнымъ.

никто не слушалъ ея: нъсколько паръ обступило новую пару и составили около нея непроницаемую танцующую ствну.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителемъ, при видь, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ сермяжной свиткъ, съ длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею. къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется. въкъ не проскальзывала улыбка, притонывали ногами и вздрагивали илечами. Все неслось, все танцовало. Но еще страниве, еще неразгаданиве чувство пробудилось бы въ глубинь души при взглядь на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ въяло равнодушіе могилы, толкавшихся между новымъ, смъющимся, живымъ человъкомъ. Безпечныя! даже безъ дътской радости, безъ искры сочувствія, которыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжизненнаго автомата, заставляеть дёлать что-то подобное человъческому, онъ тихо покачивали охмельвшими головами. подилясывая за веселящимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету.

Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умиралъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. Еще слышалось гдѣ-то топанье. что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья. улетаеть отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаеть выразить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышитъ уже онъ грусть и пустыню, и дико внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые други бурной и вольной юности, поодиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!

1829.



# ВЕЧЕРЪ НАКАНУНЪ ИВАНА КУПАЛА.

БЫЛЬ,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.

За Өомою Григорьевичемъ водилась особеннаго рода странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое, пли переиначитъ такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ изъ тъхъ госполъ, — намъ, простымъ людямъ, мудрено и назвать ихъ: писаки они — не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мъсяцъ или недълю, одинъ изъ этихъ господъ и выманилъ у Өомы Григорьевича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабыль о ней. Только прівзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ гороховомъ кафтанѣ, про котораго говорилъ я, и котораго одну повъсть вы, думаю, уже прочли, - привозитъ съ собою небольшую книжечку и, развернувши посерединѣ, показываетъ намъ. Өома Григорьевичъ готовъ уже быль осфдлать нось свой очками, но, вспомнивъ, что онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облѣпить воскомъ, передаль мнъ. Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумъю и не ношу очковъ, принялся читать. Не успълъ перевернуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня за руку.

«Постойте! напередъ скажите мнѣ, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришель втупикъ отъ такого вопроса.

«Какъ, что читаю, Өома Григорьевичъ? — Вашу быль, ваши собственныя слова».

«Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?»

«Да чего лучше? тутъ и напечатано; разсказанная такимъ-то дъячкомъ.»

«Плюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталь! Бреше сучый москаль! Такъ ли я говорилъ? Що-то вже. якъ у кого чортъ ма клепки въ голови! Слушайте, я вамъ разскажу ее сейчасъ».

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дъдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свътъ влись одни только буханци пшеничные, да маковники въ меду!) умълъ чудно разсказывать. Бывало, поведеть рачь. - цалый день не подвинулся бы съ маста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынашнему балагуру, который какъ начнетъ москаля везть в), да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ъсть не давали, то хоть берись за шанку, да изъ хаты. Какъ теперь помню. покойная старуха, мать моя, была еще жива. — какъ въ долгій зимній вечерь, когда на дворѣ трещаль морозь и замуровываль наглухо узенькое окно нашей хаты, сидъла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и наиввая ивсню, которая какъ будто теперь слышится мив. Каганець, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свътиль намъ въ хатъ. Веретено жужжало: а мы всв. двти, собравшись въ кучку, слушали двда, не слъзавнаго отъ старости болъе няти лътъ съ своей печки. Но ни дивныя рачи про давнюю старину, про навзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія діла Подковы. Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дъло,

<sup>\*)</sup> T. e. лгать.

отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тёлу и волосы ерошились на головё. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чёмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходецъ съ того свёта. И, чтобы мнё не довелось разсказывать этого въ другой разъ если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшагося дьявола. Но главное въ разсказахъ дёда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажетъ, то именно такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръсвои зубы—есть умѣнье. Имъ все, что ни разскажешь, въсмѣхъ. Этакое невѣрье разошлось по свѣту! Да чего?—вотъ, не люби Богъ меня и Пречистая Дѣва!—вы, можетъ, даже не повѣрите: разъ какъ-то заикнулся про вѣдьмъ—что-жъ? нашелся сорви-голова—вѣдьмамъ не вѣритъ! Да, славу Богу, вотъ я сколько живу уже на свѣтѣ, видѣлъ такихъ иновѣрцевъ, которымъ провозить попа въ ртшетъ въдьмъ пегче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и тѣ открещивались отъ вѣдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только выговорить, что такое... Нечего и толковать объ нихъ.

Лътъ куды! болъе чъмъ за сто, говорилъ покойникъ дъдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бъдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочнаго, гдъ бы поставить скотину, или возъ. Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотръли бы на нашу братью, на голь: вырытая въ землъ яма — вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ

<sup>\*)</sup> Т. е. солгать на исповъди.

тамъ человътъ Божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Въдность не оъдность: потому что тогда козаковалъ почти всякій и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше отъ того, что не зачъмъ было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всъмъ мъстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наъдутъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторкъ показывался часто человъкъ, или, лучие, дьяволь въ человъческомь образъ. Откуда онъ, зачимъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нътъ. Тамъ, глядь-снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ по улицамъ села, котораго теперь и следу неть и которое было, можеть. не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрвчныхъ козаковъ: хохотъ, ивсни, деньги сыплются, водкакакъ вода... Пристанетъ. бывало, къ краснымъ дъвушкамъ: надарить ленть, серегь, монисть—двать некуда! Правда, что красныя дъвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дълъ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дада, содержавшая въ то время шинокъ по нынёшней Опошнянской дорогъ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого обсовскаго человъка), именно говорила. что ни за какія благополучія въ свъть не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять?-всякаго пробереть страхъ, когда нахмуритъ онъ. бывало, свои щетинистыя брови и пустить исподлобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги. Богъ знаетъ куда: а возьмень, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головъ, и давай душить за шею, когда на шев монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ отвани отвязаться нельзя: бросишь въ воду-илыветь чертовскій перстень или монисто поверхъ воды, и къ тебъ же въ руки.

Въ селъ была церковь. чуть ли еще, какъ вспомню, не святого Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной намяти отецъ Аванасій. Замътивъ, что Басаврюкъ и на Свътлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ было пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. «Слушай, паноче!» загремълъ онъ ему въ отвътъ: «знай лучше свое дъло, чъмъ мъшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залъплено горячею кутьею!» Что дълать съ окаяннымъ? Отецъ Аванасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ, станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и всего человъческаго рода.

Въ томъ селъ былъ у одного козака, прозвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ. можетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни матери. Староста церкви говориль, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дъда знать этого не хотвла и всвми силами старалась надвлить его родней, хотя бъдному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снъгъ. Она говорила, что отець его и теперь на Запорожьи, быль въ илъну у турокъ, натеривлся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, переодъвшись евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодицамъ мало было нужды до родни его. Онв говорили только, что если бы одъть его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надъть на голову шанку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привъсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправъ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всёхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бёда, что у бъднаго Петруся всего-на-все была одна сърая свитка, въ которой было больше дыръ, чемъ у иного жида въ карманъ злотыхъ. И это бы еще не большая бъда, а воть обда: у стараго Коржа омла дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго дъда разсказывала, — а женщинъ, сами знаете, легче

поцъловаться съ чортомъ, не во гнъвъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею, - что полненькія щеки козачки были свіжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго нвыта, когда, умывшись Божьею росою, горить онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только что поднявшимся солнышкомъ: что брови, словно черные шнурочки. какіе покупають теперь для крестовъ и дукатовъ дівушки наши у проходящихъ по селамъ съ коробками маскалей. ровно нагнувшись, какъ будто гляделись въ ясныя очи: что ротикъ. на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создань быль, чтобы выводить соловыныя ифени: что волосы ея, черные, какъ крылья ворона. и мягкіе, какъ молодой ленъ (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ дрибушки, перевивая красивыми, яркихъ цветовъ, синдячками), надали курчавами кудрями на шитый золотомъ кунтушъ. Эхъ! не доведи Господь возглашать мив больше на клиросв аллилуія, если бы, воть туть же. не расцёловаль ея, несмотря на то, что сёдь пробирается по всему старому лъсу, покрывающему мою макушку, и нодъ бокомъ моя старуха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдъ парубокъ и дъвка живуть близко одинъ отъ другого... сами знаете, что выходить. Бывало, ни свъть, ни заря, подковы красныхъ саноговъ и примѣтны на томъ мъстъ, гдъ раздобаривала Пидорка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе. да разъ. - ну, это уже и видно, что не кто другой, какъ лукавый дернулъ. — вздумалось Петрусю, не осмотрѣвшись хорошенько въ съняхъ, влънить поцълуй, какъ говорятъ, отъ всей души, въ розовыя губки козачки, и тотъ же самый лукавый, — чтобъ ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой! — настроилъ сдуру стараго хрвна отворить дверь хаты. Одеревянълъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушиль его совершенно. Ему почудился онъ громче, чёмъ ударъ макогона объ стфну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимфніемъ фузеи и пороха.

Очнувшись, сняль онъ со ствны дедовскую нагайку и уже хотъль было покропить ею спину бъднаго Петра, какъ откуда ни возьмись шестильтній брать Нидоркинъ, Ивась. приовжаль и въ испугв схватиль ручонками его за ноги, закричавъ: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажещь дълать? У отца сердце не каменное: повъсивши нагайку на стъну, вывель онъ его потихоньку изъ хаты: «Если ты мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только нодъ окнами, то слушай, Петро: ей Богу, пропадутъ черные усы, да и оселедець твой, -- воть уже онь два раза обматывается около уха, - не будь я Терентій Коржъ, если не распрощается съ твоею макушей!» Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусь, не взвидя земли, полетёлъ стремглавъ. Вотъ тебъ и доцеловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, общитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мѣшечка, съ которымъ понамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви. Ну, извъстно, зачьмъ ходять къ отцу. когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! бъги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; разскажи ему все: любила-бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велить судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Тошно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ-врагь мнѣ: неволить итти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовять, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата!изъ кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!»

Какъ будто окаменъвъ, не сдвинувшись съ мъста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова. «А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ прівхать къ тебѣ, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядьть на насъ. Будеть же, моя дорогая рыбка, будеть и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ—воронъ черный прокрячеть, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле будеть моя хата: сизая туча—моя крыша; орелъ выклюеть мои карія очи; вымоють дожди козацкія косточки, и вихорь высущить ихъ. Но что я? На кого? кому жаловаться? Такъ уже, видно, Богъ велѣль! Пропадать, такъ пропадать!»—Да прямёхонько и побрелъ въ шинокъ.

Тетка покойнаго деда немного изумилась, увидевши Иструся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый человъкъ идетъ къ заутренъ, и выпучка на него глаза, какъ будто спросонья, когда потребоваль онъ кухоль сивухи. мало не съ полведра. Только напрасно думалъ офдияжка залить свое горе. Водка щинала его за языкъ, словно кранива, и казалась ему горше полыни. Кинуль отъ себя кухоль на землю. «Полно горевать тебь, козакь!» загремьло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая образина! Волосы—щетина, очи—какъ у вола. «Знаю чего недостаетъ тебъ: вотъ чего!» Тутъ брякнулъ онъ съ бъсовскою усмѣшкою кожанымъ, висѣвшимъ у него возлѣ пояса, кошелькомъ. Вздрогнулъ Петро. «Ге, ге. ге! да какъ горитъ!» заревълъ онъ, пересыная на руку червонцы: «Ге, ге, ге! да какъ звенитъ! А въдь и дъла только одного потребуютъ за цълую гору такихъ цяцекъ». — «Дьяволь!» закричалъ Петро. «Давай его! на все готовъ!» Хлопнули по рукамъ. «Смотри. Петро, ты поситлъ какъ разъ въ пору: завтра Ивана Кунала. Одну только эту ночь въ году и цвететъ папоротникъ. Не прозввай! Я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ».

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и дѣло, что смотрѣлъ, не становится ли тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся

солнышко, и чёмъ далёе, тёмъ нетериёливёй. Экая долгота! Видно, день Божій потерялъ гдё-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нётъ. Небо только краснёсть на одной сторонё. И оно уже тускнетъ. Въ полё становится холоднёй. Примеркаетъ, примеркаетъ и—смерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотёвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лёсомъ въ глубокій яръ, называемый Медвёжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрёли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ болотамъ, цёпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мёсто. Оглядёлся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

«Видишь ли ты, стоять передь тобою три пригорка? Много будеть на нихь цвётовь разныхь; но сохрани тебя нездёшняя сила сорвать хоть одинь. Только же зацвётеть напоротникь, хватай его и не оглядывайся, что бы тебѣ позади ни чудилось».

Петро хотѣлъ было спросить... глядь — и нѣтъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и нередъ нимъ показалась цѣлая гряда цвѣтовъ, все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и въ раздумъи сталъ передъ ними, подпершись обѣими руками въ боки.

«Что-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день. случается, видишь это зелье: какое-жъ тутъ диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмѣяться?»

Глядь—краснѣетъ маленькая цвѣточная почка п, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется и становится все больше, больше, и краснѣетъ, какъ горячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрещало—и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освѣтивъ и другіе около себя.

«Теперь пора!» подумаль Петро и протянуль руку. Смотрить, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ пвытку, а позади его что-то перебытаеть съ мыста на мысто. Зажмуривъ глаза, дервулъ онъ за стебеленъ, и цвътокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На инъ показался сидищимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. Хоть он пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; роть вноловину разинуть, и ни отвъта. Вокругъ не шелохнеть. Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свисть, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумила, цвиты начали между собою разговаривать голоскомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремъли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругь ожидо, очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга!» проворчаль онъ сквозь зубы. «Гляди, Петро, станеть передъ тобою сейчасъ красавица: делай все, что ни прикажеть, не то пропаль навеки!» Туть разделиль онь суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и ствна зашаталась. Большая черная собака выбъжала наветръчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку. иннулась въ глаза имъ. «Не офенсь, не офенсь, старая чертовка!» проговориль Басаврюкъ, приправивъ такимъ словцомъ, что добрый человъкъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмфсто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ неченое яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно щинцы, которыми щелкають ортхи. «Славная красавица!» подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинв его. Въдьма вырвала у него цвътокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шентала надъ нимъ, всирыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта, итна показалась на губахъ. «Бросай!» сказала она, отдавая цвътокъ ему. Петро подоросиль, и, что за чудо? цветокъ не упаль прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, илавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началь

спускаться ниже и упаль такъ далеко, что едва примътна была звѣздочка, не больше маковаго зерна. «Здѣсь!» глухо прохрнивла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему застунъ, примолвиль: «Конай здісь, Петро; туть увидинь ты столько золота, сколько ни тебь, ни Коржу не снилось».-- Нетро, поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и выворотиль землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Чтого твердое!.. Заступъ звенить и нейдеть далбе. Туть глаза его ясно начали различать небольшой, окованный желізомъ, сундукъ. Уже хотъль онъ было достать его рукою, но сундукъ сталь уходить въ землю, и все, чемъ дале, глужбе, глубже; а позади его слышался хохоть, болье схожій съ зміннымь шипіньемь. «Ніть, не видать тебі золота, покамъстъ не достанень крови человъческой!» сказала въдьма и подвела къ нему дитя, лътъ шести, накрытое бълою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отсткъ ему голову. Остолбенълъ Петро. Малость, отръзать ни за что, ни про что человску голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивась. И ручонки сложило бъдное дитя на-крестъ, и головку повъсило... Какъ бышеный, подскочиль съ ножомъ къ выдьмы Петро и уже занесъ было руку...

«А что ты объщаль за дъвушку?..» грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Въдьма топнула ногою: спнее пламя выхватилось изъ земли; середина ея вся освътилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, что ни было подъ землею, сдълалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, грудами были навалены подъ тъмъ самымъ мъстомъ, гдъ они стояли. Глаза его загорълись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремъть со всъхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Въдьма, вцёнившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ

головъ его. Собравши всѣ силы, бросился онъ бѣжать. Все покрылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горьли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненныя иятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ. Выбившись изъ силъ, воѣжалъ онъ въ свою лачужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи спаль Петро безь просыпу. Очнувшись на третій день, долго осматриваль онъ углы своей
каты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память
его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышаль онъ,
что въ ногахъ брякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ.
Тутъ только, будто сквезь сонъ, вепомниль онъ, что искаль
какого-то клада, что было ему одному страшно въ лѣсу...
Но за какую цѣну, какъ достался онъ, этого никакимъ
образомъ не могъ понять.

Увидълъ Коржъ мѣшки и — разнѣжился. «Сякой, такой Петрусь, немазаный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?» И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Иидорка стала разсказывать ему, какъ проходившіе мимо цыгане украли Ивася; но Иетро не могъ даже вспомнить его: такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было не зачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, носадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы—и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей. Тетка моего дѣда, бывало, разскажетъ—люли только! Какъ дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвѣточками, въ сафъянныхъ саногахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, илавно, словно павы, и съ шумомъ,

что вихорь, скакали въ горницъ. Какъ молодицы, съ корабликомъ на головъ, котораго верхъ сдъланъ былъ весь изъ сутозолотой нарчи, съ небольшимъ выразомъ на затылкт, откуда выглядываль золотой очинокъ, съ двумя выдавшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самаго мелкаго чернаго смушка, въ синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клананами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали поодиночкъ и мърно выбивали гснака. Какъ нарубки, въ высокихъ козацкихъ шанкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались передъ ними мелкимъ бъсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ не утеривлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмфств принввая, съ чаркою на головв, пустился старичина, при громкомъ крикѣ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навесель? Начнуть, бывало, наряжаться въ хари, — Боже ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшнимъ переодъваньямъ, что бывають на свадьбахъ нашихъ. Что теперь? только что корчать цыганокъ да москалей. Нъть, воть, бывало, одинъ оденется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цѣловаться, а послѣ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смехъ нападетъ такой, что за животъ хватаешься. Поодфичтся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго деда, которая сама была на этой свадьов, случилась забавная исторія: была она одвта тогда въ татарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промахъ, высѣкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: офдиая тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя. при всѣхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркъ. Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ нанею. Всего вдоволь, все блестить... Однакоже добрые люди качали слегка головами, глядя на житье ихъ. «Отъ чорта не будеть добра», поговаривали всв въ одинъ голосъ. «Откула, какъ не отъ искусителя люда православнаго. пришло къ нему богатство? Гдт ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдругь, въ самый тоть день, когда разбогатыть онь. Басаврюкъ пропаль, какъ въ воду?»—Говорите же, что люди выдумывають! Відь въ самомъ ділі, не прошло мъсяца. Петруся никто узнать не могъ. Отчего. что съ нимъ сдълалось, -- Богъ знастъ. Сидитъ на одномъ мъсть, и хоть бы слово съ къмъ; все думаетъ и какъ будго бы хочеть что-то припомнить. Когда Индоркв удастся заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забуцется, и поведетъ рачь, и развеселится даже: но ненарокемъ носмотритъ на мѣшки: «постой, нестой, незабылъ!» кричить, и снова задумывается, и снова силится про чтого веномнить. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мвств, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидить въ шинкъ; несутъ ему водиу: жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходить, быеть по илечу его; онъ... но далже все какъ-будто туманомъ покрывается передъ нимъ. Потъ валить градомъ по лицу его, и онъ, въ изнеможении, садится на свое мѣсто.

Чего ни дълала Пидорка: и совъщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и сонящиницу заваривали\*)—ничто не помогало. Такъ прошло и лъто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, перазгульнъе другихъ, и

<sup>\*)</sup> Выливають нереполохь у насъ въ случат испуга, когда хотять узнать, этчего приключился онъ: бросають расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобје, то самое перепугало больного: послъ чего и весь испугъ проходитъ, Завариваютъ соняшницу отъ дурноты и боли въ животъ. Для этого зажигаютъ кусокъ пеньки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водою и поставленную на животъ больного: потомъ, послъ зашептываній, дають ему вынить ложку этой воды.

въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толнились на болотахъ нашихъ; но кранивянокъ уже и въ поминъ не было. Въ степяхъ закраснъло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, словно козацкія шанки, пестръли по нолю. Понадались по дорогь и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля едилалась кринче и мистами стала прохватываться морозомъ. Уже и сибгъ началъ съяться съ неба, и вътии деревъ убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно щеголеватый польскій шляхтичь, прогудивался по сифговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дъти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тфмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкъ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провѣтриться и промолотить въ съняхъ залежалый хльбъ. Наконецъ, снъга стали таять, и щука хвостомь ледь расколотила; а Петро все тотъ же. и чемъ дале, темъ еще сурове. Какъ будто прикованный, сидить посереди хаты, поставивь себь въ ноги мешки съ золотомъ. Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшень, и все думаеть объ одномъ, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспомнить. Часто дико подымается съ своего мъста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будго хочетъ уловить его; губы шевелятся, будто хотять произнесть какое-то давно забытое слово- и неподвижно останавливаются... Бъщенство овладъваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, нокамфеть, утихнувь, не упадеть, будто въ забытьи, и послъ снова принимается припоминать, и снова бѣшенство, и снова мука... Что это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь стала Индоркъ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатъ, да послъ свыклась, бъдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмфики; изныла, исчахла, выплакались ясныя очи. Разъ. кто-то уже, видно, сжалился надъ ней, посовътовалъ итги

къ колдуньв, жившей въ Медвъжьемъ оврагв, про которую ходила слава, что умфетъ лфчить веф на свътъ бользни. Ръшилась попробовать послъднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунъ Купала. Петро въ безнамятетвъ лежалъ на лавкъ и не примъчалъ вовсе новой гостьи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ весь задрожаль, какъ на плахф; волосы поднялись горою... и онъ засміялся такимъ хохотомъ, что страхъ врізался въ сердце Индорки. «Вспомнилъ, вспомнилъ!» закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши тоноръ, пустиль имъ изо всей силы въ старуху. Топоръ на два вершка вотжаль въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя леть семи, въ бѣлой рубанкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетала. «Ивась!» закричала Индорка и бросилась къ нему: но привидение все, съ ногъ до головы, нокрылось кровью и осв'ятило всю хату краснымъ свътомъ... Въ испугъ выбъжала она въ съни: но, опомнившись немного, хотвла было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею такъ крѣнко, что не подъ силу было отпереть. Собжались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и посерединъ только, гдъ стоялъ Петрусь, куча неплу, отъ котораго мъстами подымался еще наръ. Кинулись къ мънкамъ: один битые черенки лежали вмѣсто червонцевъ. Вынуча глаза и разинувъ рты, не смфя пошевельнуть усомъ, стояди козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.

Что было далье, не всномню. Пидорка дала объть итти на богомолье; собрала оставшееся посль отца имущество, и черезъ ньсколько дней ея точно уже не было на сель. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услужливыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но прівхавшій изъ Кіева козакъ разсказаль, что видьль въ лаврь монахиню, всю высохшую, какъ скелеть, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всьмъ

примътамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхалъ отъ нея ни одного слова; что пришла она пъшкомъ и принесла окладъ къ иконъ Божьей Матери, исцвъченный такими яркими камнями, что всъ зажмуривались, на него глядя.

Нозвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый день, когда лукавый припряталь къ себф Петруся, показался снова Басаврюкъ; только всё бёгомъ отъ него. Узнали. что это за птица: не кто другой, какъ сатана, принявній человъческій образь для того, чтобы отрывать клады; а какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и приманиваеть къ себѣ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ, однакожъ, не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка нок лизго деда говорила, что именно злился онъ болёе всего на нее за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнянской дорогь, и всеми силами старался выместить все на ней. Разъ старшины села собрались въщинокъ и, какъ говорится, бесёдовали по чинамъ за столомъ, посерединъ котораго поставленъ былъ, грѣхъ сказать, чтобы малый, жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ; было и про диковинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всфиъ. - что баранъ поднялъ голову, блудящіе глаза его ожили и засвѣтились, и вмигь появившіеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующихъ. Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головъ рожу Басаврюка; тетка дъда моего даже думала уже, что воть-вотъ попросить водки... Честные старшины за шапки, да скорфи во-свояси. Въ другой разъ самъ церковный староста, любившій по временамъ раздобаривать глазъ-на-глазъ съ дедовскою чаркою, не успъль еще раза два достать дна, какъ видитъ, что чарка кланяется ему въ поясъ. «Чортъ съ тобою!» давай креститься!... А туть съ половиною его тоже диво: толькочто начала она замѣшивать тѣсто въ огромной дижѣ, вдругъ дижа выпрытнула. «Стой, стой!» Куда! подбоченившись важно, пустилась въ присядку по всей хатѣ... Смѣйтесь; однакожь не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. И даромъ, что отецъ Аоанасій ходилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всѣмъ улицамъ, а все еще тетка покойнаго дѣда долго жаловалась, что кто-то, какъ только вечеръ, стучитъ въ крышу и царапается по стѣнѣ.

Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ село наше, кажись, все спокойно: а вѣдь еще не такъ давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо развалившагося щинка, который нечистое илемя долго послѣ того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти нельзя было. Изъ законтѣвшей трубы столбомъ валилъ дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотрѣть—шашка валилась, разсыпался горячими угольями по всей степи, и чортъ—нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына—такъ всхлинывалъ жалобно въ своей конурѣ, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса и съ дикимъ крикомъ метались по небу.



# МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА.

Врагь его батька знае! начнуть що небудь робыть люды хрещены, то мурдуютця, мурдуютця, мовъ хорты за зайцемъ, а все щось не до шмыгу; тильки жъ куды чортъ уплетецця, то верть хвостыкомъ — такъ де воно й возмецця ниначе зъ неба.

#### I.

#### Ганна.

Звонкая ивсня лилась рекою по улицамъ села \*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами нарубки и девушки шумно собирались въ кружокъ, въ блеске чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопределенность и даль. Уже и сумерки, а ивсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ ивсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козаке решетиловская шапка. Козакъ идетъ по улице, бренчитъ рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запёль:

Сонце нызенько, вечеръ блызенько, Выйды до мене, мое серденько!

«Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица», сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну. «Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто пе увидѣль, или не хочешь, можетъ-быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ: вечеръ тепелъ. По если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя—и никто насъ не увидитъ. Но если бы и повѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунь сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку... Пѣтъ, ты не спишь, гордая дивчина!» проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: «тебѣ любо издѣваться надо мною; прощай!»

Туть онъ отворотился, насунуль набекрень свою шанку и гордо отошель отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время завергълась: дверь распахнулась со скриномъ, и дъвушка, на поръ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракъ горъли привътно, будто звъздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ся.

«Какой же ты нетериѣливый!» говорила она ему вполголоса: «Уже и разсердился! Зачѣмъ выбралъ ты такое время? Толиа народу шатается то и дѣло по улицамъ... Я вся дрожу»...

«О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мив покрѣнче!» говорилъ парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висѣвшую на длинюмъ ремнѣ у него на шеѣ, и садясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что миѣ и часу не видать тебя горько».

«Знасшь ли, что я думаю?» прервала дввушка, задумчиво уставивь въ него свои очи. «Мнв все что-то будто на ухо шенчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недобрые у васъ люди: дввушки всв глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примвчаю даже, что мать моя съ недавней

норы стала суровъе приглядывать за мною. Признаюсь, мив веселье у чужихъ было».

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при поелѣднихъ словахъ.

«Два мѣсяца только въ сторонѣ родной и уже соскучилась! Можеть, и я надоѣль тебѣ?»

«О, ты мив не надовль», молвила она, усмвинувшись. «Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ будто на душв усмвиается: и весело, и хорошо ей; что привътливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицв, поешь и играешь на бандурв, и любо слушать тебя».

«О, моя Галя!» векрикнулъ парубокъ, цѣлуя и прижимая ее сильнѣе къ груди своей.

«Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорилъ ли ты съ отцомъ своимъ?»

«Что?» сказаль онъ, будто проснувшись. «Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замужъ? Говорилъ». Но какъ-то унывно зазвучало въ устахъ его это слово: «говорилъ».

«Что же?»

«Что станешь дѣлать съ нимъ? Притворился, старый хрѣнъ, по своему обыкновенію, глухимъ: ничего не слышитъ и еще бранитъ, что шатаюсь, Богъ знаетъ, гдѣ и повѣсничаю съ хлопцами по улицамъ. Но не тужи, моя Галю! Вотъ тебѣ слово козацкое, что уломаю его».

«Да тебѣ только стонть, Левко, слово сказать — и все будеть по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, положивь голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ необъятно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. «Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣздочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это ангелы Божіп поотворяли окошечки своихъ свѣтлыхъ до-

миковъ на неот и глядять на насъ? Да, Левко? Въдь это они глядять на нашу землю? Что, если ом у людей омли крылья, какъ у итицъ,—туда ом полетъть высоко, высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дуоъ у насъ не достанеть до неоа. А говорятъ, однакоже, есть гдъ-то, въ какой-то далекой землъ, такое дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ неоъ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью нередъ Свътлымъ праздникомъ».

«Ифть, Галю; у Бога есть длиная лѣстница отъ неба до самой земли. Ее становять передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ святые архангелы, и какъ только Богъ ступить на первую ступень, всѣ нечистые духи полетять стремглавъ и кучами попадають въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злого духа не бываетъ на землѣ».

«Какъ тихо колышется вода, будто дитя въ люльке!» продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далеко темное небо, осыная ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая своею тѣнью, бросаль на него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія его и скатывалась къ пруду.

«Я помню, будто сквозь сонъ», сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: «давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное разсказывали про домъ этотъ. Левко, ты върно знаешь; разскажи!...»

«Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не разскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожинь, станень бояться и не засиется тебѣ нокойно».

«Разскажи, разскажи, милый, чернобровый парубокъ!» го-

ворила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекѣ его и обнимая его. «Нѣтъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не разскажешь. Я стану мучиться да думать... Разскажи, Левко!»...

«Видно, правду говорять люди, что у дѣвушекъ сидитъ чортъ, подстрекающій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жилъ въ этомъ домѣ сотникъ. У сотника была дочка, ясная панночка, бѣлая какъ снѣгъ, какъ твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумалъ сотникъ жениться на другой. «Будешь ли ты меня нѣжить постарому, батька, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крѣпче прежняго стану прижимать тебя къ сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!»

«Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бѣла собою была молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидъвни, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; заперлась и бълая панночка въ своей свътлицъ. Горько сдълалось ей; стала плакать. Глядить: страшная черная кошка крадется къ ней; шерсть на ней горить, и желізные когти стучать по полу. Въ испугъ, вскочила она на лавку, -- кошка за нею; перепрыгнула на лежанку, - кошка и туда, и вдругъ бросилась къ ней на шею и душить ее. Съ крикомъ оторвавши отъ себя, кинула ее на полъ. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнѣ висѣла отцовская сабля. Схватила ее и брякъ по полу, — лапа съ желфзными когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ углу. Цълый день не выходила изъ свътлицы своей молодая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. Угадала обдная панночка, что мачиха ея ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ своей дочкъ носить воду, мести хату, какъ простой мужнчкъ,

и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было обдияжкв, да нечего ділать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгналь сотникь свою дочку босую изъ дому и куска хлюба не даль на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками облое лицо свое: «Погубиль ты, батька, родную дочку свою! Погубила відьма грішную душу твою! Прости тебя Богь; а мні, несчастной, видно, не велить Онъ жить на обломь світі...»—«И вонь, видишь ли ты?»... Туть оборотился Левко къ Ганні, указывая пальцемь на домь. «Гляди сюда: вонь подаліве оть дома, самый высокій берегь! Съ этого берега кинулась панночка въ воду, и съ той поры не стало ея на світі...»

«А вѣдьма?» боязливо прервала Ганна, устремивъ на него прослезившіяся очи.

«Вѣдьма? Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утоиленницы выходили, въ лунную ночь, въ нанскій садъ гръться на мъсяцъ, и сотникова дочка сдълалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидела она мачиху свою возле пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. По въдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ, и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго тростника, которою хотфли ее бить утопленницы. Вфрь бабамъ! Разсказываютъ еще, что нанночка собираетъ всякую ночь утопленниць и заглядываеть поодиночкѣ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ въдьма; но до сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто. тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то, грозитъ утонить въ водъ. Вотъ, моя Галю, какъ разсказываютъ старые люди!... Теперешній панъ хочетъ строить на томъ м'єсть винницу и прислалъ нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говоръ. Это наши возвращаются съ ивсенъ. Прощай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабыхъ выдумкахъ».

Сказавши это, онъ обняль ее крвиче, поцвловаль и ушель. «Прощай, Левко!» говорила Ганна, задумчиво вперивъ очи на темный лѣсъ.

Огромный огненный мёсяцъ величественно сталъ въ это время вырёзываться изъ земли. Еще половина его была подъ землею, а уже весь міръ исполнился какого-то торжественнаго свёта. Прудъ тронулся искрами. Тёнь отъ деревьевъ ясно стала отдёляться на темной зелени.

«Прощай, Ганна!» раздались позади ея слова, сопровождаемыя поцёлуемъ.

«Ты воротился!» сказала она, оглянувшись; но, увидѣвъ передъ собою незнакомаго парубка, отвернулась въ сторону.

«Прощай, Ганна!» раздалось снова, и снова поц'вловаль ее кто-то въ щеку.

«Вотъ принесла нелегкая и другого!» проговорила она съ сердцемъ.

«Прощай, милая Ганна!»

«Еще и третій!»

«Прощай! прощай! прощай, Ганна!» и поцъзуи засыпали ее со всъхъ сторонъ.

«Да туть ихъ цѣлая ватага!» кричала Ганна, вырываясь изъ толпы парубковъ, наперерывъ спѣшившихъ обнимать ее. «Какъ имъ не надоѣстъ безпрестанно цѣловаться! Скоро, ей Богу, нельзя будетъ показаться на улицѣ!»

Велѣдъ за сими словами дверь захлопнулась и только слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желѣзный засовъ.

## II.

#### Голова.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душенъ, и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ

себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заплюченъ въ темно-зеленыя ствии садовъ. Дввственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои кории въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечутъ листьями. будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ватреникъночной вътеръ, подкравшись мгновенно, цълуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все торжественно. А на душт и необъятно, и чудно, и толны серебряныхъ видьній стройно возникають въ ся глубинь. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лъса, и пруды, и степи. Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мфсяцъ заслушался его посереди неба... Какъ очарованное, дремлеть на возвышении село. Еще облаве, еще лучше блестять при мфсяцф толны хатъ; еще ослфиительнфе выразываются изъ мрака низкія ихъ ствим. Ивсин умолкли, Все тихо. Благочестивые люди уже сиять. Гда-гда только сватятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хать запоздалая семья совершаеть свой поздній ужинь.

«Да. гонакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клентся все. Что-жъ это разсказываетъ кумъ?.. А, ну: гонъ трала! гонъ, гонъ, гонъ!» Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявній мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицъ. «Ей Богу, не такъ танцуется гонакъ! Что мнъ лгать? Ей Богу не такъ! А, ну: гонъ трала! гонъ трала! гонъ, гонъ, гонъ, гонъ!»

«Воть одуркль человккъ! добро бы еще хлонецъ какой, а то старый кабанъ, дътямъ на смъхъ, танцуетъ ночью по улицъ!» вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукъ солому. «Ступай въ хату свою! Пора снать давно!»

«Я пойду!» сказаль, остановившись, мужикъ. «Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ. споъко-бъ утысся его батькови, что онъ голова, что онъ обливаетъ людей на морозъ холодною водою, такъ и носъ поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себъ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себъ голова. Вотъ

что, а не то что...» продолжаль онь, подходя къ первой попавшейся хать, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. «Баба, отворяй! Баба, живьй, говорять тебь, отворяй! Козаку спать пора!»

«Куда ты. Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ», закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. «Показать тебѣ твою хату?»

«Покажите, любезныя молодушки!»

«Молодушки? Слышите ли», подхватила одна: «какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нътъ, напередъ потанцуй».

«Потанцовать?.. эхъ, вы, замысловатыя дѣвушки!» протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. «А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!»... И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

«Вонъ твоя хата!» закричали онѣ ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболѣе прочихъ, принадлежавшую сельскому головѣ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбудившій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ. Покамѣстъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы, безъ сомнѣнія, усиѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село, завидѣвши его, берется за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдаютъ добриденъ. Кто бы изъ нарубковъ не захотѣлъ быть головою? Головѣ открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки, и дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въмірской сходкѣ, или громадѣ, несмотря на то, что власть его ограничена нѣсколькими голосами, голова всегда беретъ

верхъ и почти по своей воль высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или конать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной намяти великая царица Екатерина бадила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожатые: цілые два дня находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидъть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся внизъ усы и кидатъ соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда умветь поворотить рвчь на то, какъ онъ везъ царицу и сидъль на козлахъ царской кареты. Голова любить иногда прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не хотвлось бы ему слышать. Голова терпъть не можеть щегольства: носить всегда свитку чернаго домашняго сукна, перепоясывается шерстянымъ цвътнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмь, выключая развь только времени провзда царицы въ Крымъ, когда на немъ былъ спній козацкій жупанъ. Но это время врядъ ли кто могъ запомнить изъ цълаго села; а жунанъ держитъ онъ въ сундукт подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него живеть въ домъ свояченица, которая варитъ объдать и ужинать, моеть лавки, бълить хату, прядеть ему на рубашки и завъдываетъ всъмъ домомъ. На селъ поговаривають, будто она совствиь ему не родственница: но мы уже видъли, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочемъ, можетъбыть, къ этому подало новодъ и то, что свояченицв всегда ве нравилось, если голова заходиль въ поле, усвянное жницами, или къ козаку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но за то одинскій глазъ его-злодій, и далеко можетъ увидъть хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ наведетъ его на смазливенькое личико, пока не осмотрится хорошенько, не глядить ли откуда свояченица. По мы почти все уже разсказали, что нужно, о головъ,

а пьяный Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощалъ голову всёми отборными словами, какія могли только вспасть на лёниво и несвязно поворачивавшійся языкъ его.

#### III.

### Неожиданный соперникъ. Заговоръ.

«Нѣтъ, хлопцы, нѣтъ, не хочу! Что за разгулье такое! Какъ вамъ не надоѣстъ повѣсничать? И безъ того уже прослыли мы, Богъ знаетъ, какими буянами. Ложитесь лучше спать!» Такъ говорилъ Левко разгульнымъ товарищамъ свониъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. «Прощайте, братцы! покойная вамъ ночь!» и быстрыми шагами шелъ отъ нихъ по улицѣ.

«Спитъ ли моя ясноокая Ганна?» думалъ онъ, подходя къ знакомой намъ хатѣ съ вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между деревьями забѣлѣла рубашка... «Что это значитъ?» подумалъ онъ и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свѣтѣ мѣсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дѣвушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человѣкъ, стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тѣнь покрывала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ освѣщенъ немного; но малѣйшій шагъ Левка впередъ уже подвергалъ его непріятности быть открытымъ. Тихо прислонившись къ дереву, рѣшился онъ остаться на мѣстѣ. Дѣвушка ясно выговорила его имя.

«Левко? Левко еще молокососъ!» говорилъ хрипло и вполголоса высокій человѣкъ. «Если я встрѣчу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чубъ»...

«Хотвлось бы мив знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чубъ!» тихо проговорилъ Левко и протянулъ шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего разслушать.

«Какъ тебѣ не стыдно!» сказала Ганна по окончаніи его рьчн. «Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любинь: я никогда не повѣрю, чтобы ты меня любилъ!»

«Знаю», продолжаль высокій человѣкъ: «Левко много наговориль тебѣ пустяковъ и вскружиль твою голову» (тутъ показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсѣмъ незнакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ); «но я дамъ себя знать Левку!» продолжалъ все такъ же незнакомецъ. «Онъ думаетъ, что я не вижу всѣхъ его шашней. Попробуетъ онъ, собачій сынъ, каковы у меня кулаки!»

При этомъ словѣ Левко не могъ уже болѣе удержать свосто гнѣва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся онъ изо всей силы, чтобы дать треуха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устоялъ бы, можетъ-быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ палъ на лицо его, и Левко остолбенѣлъ, увидѣвши, что передъ нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и легкій сквозь зубы свистъ одни только выразили его изумленіе. Въ сторонѣ послышался шорохъ; Ганна поспѣшно влетѣла въ хату, захлопнувъ за собою дверь.

«Прощай, Ганна!» закричаль въ это время одинъ изъ парубковъ, подкравнись и обнявши голову, — и съ ужасомъ отскочилъ назадъ, встрѣтивши жесткіе усы.

«Прощай, красавица!» вскричаль другой; но на сей разъ полетьль стремглавь отъ тяжелаго толчка головы.

«Прощай, прощай, Ганна!» закричало нѣсколько парубковъ, повиснувъ ему на шею.

«Провалитесь, проклятые сорванцы!» кричаль голова, отбиваясь и притонывая на нихъ ногами. «Что я вамъ за Ганна! Убирайтесь вслёдъ за отцами на висёлицу, чортовы дёти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ Ганны!...»

«Голова! голова! Это голова!» закричали хлопцы и разбъжались во всё стороны.

«Ай да батько!» говорилъ Левко, очнувшись отъ своего изумленія и гляля вслідь уходившему съ ругательствами

головъ. «Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило, что онъ все притворяется глухимъ, когда станень говорить о дѣлъ. Постой же, старый хрѣнъ, ты у меня будень знать, какъ шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будень знать, какъ отбивать чужихъ невъстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!» кричалъ онъ, махая рукою нарубкамъ, которые снова собирались въ кучу: «Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ итти спать, но тенерь раздумалъ и готовъ хоть цѣлую ночь самъ гулять съ вами».

«Вотъ это дѣло!» сказалъ илечистый и дородный парубокъ, считавшійся первымъ гулякой и повѣсой на селѣ. «Мнѣ все кажется тошно, когда не удается погулять порядкомъ и настроить штукъ. Все какъ будто педостаетъ чего-то, какъ будто потерялъ шанку, или люльку; словомъ, не козакъ, дъ и только».

«Согласны ли вы побъсить хорошенько сегодня голову?» «Голову?»

«Да, голову. Что онъ въ самомъ дѣлѣ задумалъ? Онъ управляется у насъ, какъ будто гетьманъ какой. Мало того, что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и подъѣзжаетъ къ дѣвчатамъ нашимъ. Вѣдь, я думаю, на всемъ селѣ нѣтъ смазливой дѣвки, за которою бы не волочился голова».

«Это такъ, это такъ!» закричали въ одинъ голосъ всѣ хлопиы.

«Что-жъ мы, ребята, за холонья? Развѣ мы не такого роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!»

«Покажемъ!» закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минуть!»

«Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложилась въ умѣ славная пѣсня про голову. Пойдемте, я васъ выучу», продолжалъ Левко, ударивъ рукою по струнамъ бандуры. «Да слушайте: попереодѣвайтесь, кто во что ни попало!»

«Гуляй, козацкая голова!» говорилъ дюжій повѣса, уда-

ривъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. «Что за роскошь! Что за воля! Какъ начнешь обситься, чудится, будто поминаешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ будто въ раю. Гей. хлопцы! Гей! гуляй!...»

И толна шумно понеслась по улицамъ. И благочестивыя старушки, пробужденныя крикомъ, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляютъ нарубки!»

# IV.

## Парубки гуляютъ.

Одна только хата свътилась еще въ концъ улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончилъ свой ужинъ и. безъ сомивнія, давно бы уже заснуль: но у него быль въ это время гость, винокуръ, присланный строить винокурню помъщикомъ, имъвшимъ небольшой участокъ земли между вольными козаками. Подъ самымъ покутомъ, на почетномъ мъстъ, сидълъ гость-низенькій, толстенькій человтчекъ, съ маленькими, втчно смтющимися глазками, въ которыхъ. кажется. написано было то удовольствіе, съ какимъ куриль онъ свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцемъ вылѣзавшій изъ нея превращенный въ золу табакъ. Облака дыма быстро разрастались надъ нимъ. одбвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидъть на своей крышь, задумала прогуляться и чинно усълась за столомъ въ хать головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькіе и густые усы: но они такъ неясно мелькали сквозь табачную атмосферу. что казались мышью, которую винокуръ поймаль и держаль во рту своемь, подрывая монополію амбарнаго кота. Голова, какъ хозяннъ, сидълъ въ одной только рубашкъ и полотияныхъ шароварахъ. Орлиный глазъ его, какъ вечеренощее солнце, начиналъ мало-но-малу жмуриться и меркнуть. На концѣ стола курилъ люльку одинъ изъ сельскихъ десятскихъ, составлявшихъ команду головы, сидѣвшій, изъ почтенія къ хозяину, въ свиткѣ.

«Скоро же вы думаете», сказаль голова, оборотившись къ винокуру и кладя кресть на зѣвнувшій роть свой, «поставить вашу винокурню?»

«Когда Богъ поможетъ, то этою осенью, можетъ, и закуримъ. На Покровъ, бъюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нѣмецкіе крендели по дорогѣ».

По произнесеніи этихъ словъ, глазки винокура пропали; вмѣсто ихъ протянулись лучи до самыхъ ушей; все туловище стало колебаться отъ смѣха, и веселыя губы оставили на мгновеніе дымившуюся люльку.

«Дай Богь!» сказаль голова, выразивь на лицѣ своемъ что-то подобное улыбкѣ. «Теперь еще, слава Богу, винницъ развелось немного. А вотъ, въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный Безбородько...»

«Ну, свать, вспомниль время! Тогда отъ Кременчуга до самыхъ Ромень не насчитывали и двухъ винницъ. А теперь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые нѣмцы? Скоро, говорять, будуть курить не дровами, какъ всѣ честные христіане, а какимъ-то чертовскимъ паромъ...» Говоря эти слова, винокуръ въ размышленіи глядѣлъ на столь и на разставленныя на немъ руки свои. «Какъ это паромъ—ей Богу, не знаю!»

«Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!» сказалъ голова. «Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дѣтей! Слыханное ли дѣло, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому, ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, вмѣсто молодого поросенка...»

«И ты, свать», отозвалась сидѣвшая на лежанкѣ, поджавши подъ себя ноги, свояченица: «будешь все это время жить у насъ безъ жены?»

«А для чего она миѣ? Другое дѣло, если бы что доброе было»: «Будто не хороша?» спросилъ голова, устремивъ на него глазъ свой.

«Куды тебѣ хороша! Стара, якъ бисъ. Харя вся въ морщинахъ. будто выпорожненный кошелекъ». И низенькое строеніе винокура расшаталось снова отъ громкаго смѣха.

Въ это время что-то стало шарить за дверью: дверь растворилась—и мужикъ, не снимая шанки, ступилъ черезъ порогъ и сталъ, какъ будто въ раздумьи, посереди хаты, разинувши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ нашъ, Каленикъ.

«Вотъ, я и домой пришелъ!» говорилъ онъ, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого вниманія на присутствующихъ. «Вишь, какъ растянулъ вражій сынъ, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нѣтъ! Поги какъ будто переломалъ кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулунъ подостлать мнѣ. На печь къ тебѣ не приду, ей Богу, не приду: ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ цокута; гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ. Или нѣтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ-быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я самъ достану.»

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его къ скамейкъ.

«За это люблю», сказалъ голова: «пришелъ въ чужую хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его по добру по здорову!...»

«Оставь, свать, отдохнуть!» сказаль винокурь, удерживая его за руку. «Это полезный человѣкъ: побольше такого народу—и виница наша славно бы пошла...»

Однакожъ не добродущіе вынудило эти слова. Винокуръ вѣрилъ всѣмъ примѣтамъ, и тотчасъ прогнать человѣка, уже сѣвшаго на лавку, значило у него накликать оѣду.

«Что-то, какъ старость придеть!...» ворчалъ Каленикъ, ложась на лавку. «Добро бы, еще сказать, пьянъ, такъ нѣтъ же, не пьянъ. Ей Богу, не пьянъ! Что мнѣ лгать? Я готовъ объявить это хоть самому головѣ. Что мнѣ голова? Чтобъ онъ издохнулъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтобъ его, одноглазаго чорта, возомъ перевхало! Что онъ обливаетъ людей на морозѣ...»

«Эге! влёзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столъ», сказалъ голова, гнёвно подымаясь съ своего мёста; но въ это время увёсистый камень, разбивши окно вдребезги, полетёлъ ему подъ ноги. Голова остановился. «Если бы я зналъ, говорилъ онъ, подымая камень: «какой это висёльникъ швырнулъ камнемъ, я бы выучилъ его, какъ кидаться! Экія проказы!» продолжалъ онъ, разсматривая его на рукё пылающимъ взглядомъ. «Чтобы онъ подавился этимъ камнемъ!»...

«Стой, стой! Боже тебя сохрани, свать!» подхватиль, поблёднёвши, винокурь. «Боже сохрани тебя, и на томь, и на этомь свётё, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!»

«Вотъ нашелся заступникъ! Пусть онъ пронадетъ!...»

«И не думай, сватъ! Ты не знаешь, вѣрно, что случилось съ покойною тещею моей?»

«Съ тещей?»

«Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, раньше теперешняго, усвлись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыть, да наймычка, да дётей штукъ съ пятеро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послъ работъ всв проголодались и не хотёли ждать, пока галушки простынуть. Вздъвши ихъ на длинныя деревянныя спички, начали ъсть. Вдругъ откуда ни возьмись человѣкъ: какого онъ роду, Богъ его знаетъ, проситъ и его допустить къ трапезѣ. Какъ не накормить голоднаго человѣка? Дали и ему спичку. Только гость упрятываеть галушки, какъ корова свно. Покамвстъ тв съвли по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, какъ панскій помость. Теща насыпала еще; думаеть, гость наблея и будеть убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше сталь унлетать! и другую выпорожниль. «А чтобъ ты подавился этими галушками!» подумала голодная теща; какъ вдругъ тотъ поперхнулся и упалъ. Кинулись къ нему-и духъ вонъ. Удавился».

«Такъ ему, обжорѣ проклятому, и нужно!» сказалъ голова. «Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не было тещф. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядеть верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держитъ въ зубахъ. Днемъ все покойно, и слуху нфтъ про него; а только станетъ примеркать, погляди на крышу: уже и осфдлалъ, собачій сынъ, трубу».

«И галушка въ зубахъ?»

«И галушка въ зубахъ».

«Чудно, сватъ! Я слышалъ что-то похожее еще за покойницу...»

Тутъ голова остановился. Подъ окномъ послышался шумъ и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бандуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремѣли сильнѣе; нѣсколько голосовъ стали подтягивать — и пѣсня зашумѣла вихремъ:

Хлопцы, слышали ли вы? Наши-ль головы не крѣпки! У кривого головы Въ головѣ разсѣлись клепки. Набей, бондарь, голову Ты стальными обручами! Вспрысни, бондарь, голову Батогами, батогами!

Голова нашъ сѣдъ и кривъ; Старъ, какъ бѣсъ; а что за дурень! Прихотливъ и похотливъ: Жмется къ дѣвкамъ... Дурень, дурень! И тебѣ лѣзть къ парубкамъ! Тебя-бъ нужно въ домовину, По усамъ, да по шеямъ! За чуприну! за чуприну!

«Славная пѣсня, сватъ!» сказалъ винокуръ, наклоня немного на-бокъ голову и оборотившись къ головѣ, остолбенѣвшему отъ удивленія при видѣ такой дерзости. «Славная! скверно только, что голову поминаютъ несовсѣмъ благопристойными словами...»

И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, потому что подъ окномъ гремѣлъ хохотъ и крики: «снова! снова!» Однакожъ проницательный глазъ увидѣлъ бы тотчасъ, что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ мѣстѣ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ иногда неопытную мышь оѣгать около своего хвоста, а между тѣмъ быстро созидаетъ планъ, какъ перерѣзать ей путь въ нору. Еще одинокій глазъ головы былъ устремленъ на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдругъ на улицѣ поднялся крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ свою люльку, выбѣжалъ на улицу; но шалуны уже разбѣжались.

«Нѣть, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, таща за руку человѣка въ вывороченномъ шерстью вверхъ овчинномъ черномъ тулупѣ. Винокуръ, пользуясь временемъ, подоѣжалъ, чтобы посмотрѣть въ лицо этому нарушителю спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидѣвши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, продолжая тащить прямо въ сѣни своего плѣнника, который, не оказывая никакого сопротивленія, спокойно слѣдовалъ за нимъ, какъ будто въ свою хату. «Карпо, отворяй комору!» сказалъ голова десятскому. «Мы его въ темную комору! А тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ всѣхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ имъ учинимъ!»

Десятскій забренчаль небольшимь висячимь замкомь въ свняхь и отвориль комору. Вь это самое время плвникь, пользуясь темнотою свней, вдругь вырвался съ необыкновенною силою изъ рукъ его.

«Куда?» закричалъ голова, ухвативъ его еще крѣпче за воротъ.

«Пусти, это я!» слышался тоненькій голосъ.

«Не поможеть! не поможеть, брать! Визжи себѣ хоть чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!» и толкнулъ его въ темную комору такъ, что бѣдный плѣнникъ застональ, упавши на поль, а самъ, въ сопровожденіи десят-

скаго, отправился въ хату писаря, и вслѣдъ за ними, какъ пароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленін шли они всѣ трое, потупивъ головы, и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрикнули отъ сильнаго удара по лбамъ, и такой же крикъ отгрянулъ въ отвѣтъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой, съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

- «А я къ тебѣ иду, панъ писарь!»
- «А я къ твоей милости, панъ голова!»
- «Чудеса завелися, панъ писарь!»
- «Чудныя дёла, панъ голова!»
- «А что?»
- «Хлопцы обсятся! безчинствуюль цёлыми кучами по улицамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ. сказать стыдно; пьяный москаль побоптся вымолвить ихъ нечестивымъ своимъ языкомъ. (Все это худощавый писарь, въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетъ цвъта винныхъ дрождей, сопровождалъ протягиваніемъ шеи виередъ и приведеніемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе). «Вздремнуль было немного, подняли съ постели проклятые сорванцы своими срамными изснями и стукомы! Хотвль было хорошенько приструнить ихъ, да покамвсть надель шаровары и жилеть. всё разойжались, куда ни попало. Самый главный однакоже не увернулся отъ насъ. Распъваетъ онъ теперь въ той хать, гдъ держатъ колодниковъ. Душа горила у меня узнать эту итицу, да рожа замазана сажею, какъ у чорта, что куетъ гвозди для грфшниковъ.»
  - «А какъ онъ одътъ, панъ писарь?»
- «Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ собачій сынъ, панъ голова!»
- «Л не лжень ты, нанъ писарь? Что, если этотъ сорванецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?»
- «Истъ, нанъ голова! Ты самъ, не во гиввъ будь сказано, погръщилъ немного.»

«Давайте огня! мы посмотримъ его!»

Огонь принесли, дверь отперли— и голова ахнуль отъ удивленія, увид'явь передъ собою свояченицу.

«Скажи, пожалуйста», съ такими словами она приступила къ нему: «ты не свихнулъ еще съ послѣдняго ума?
Выла ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу,
когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что
не ударилась головою объ желѣзный крюкъ. Развѣ я не
кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый медвѣдь,
своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на
томъ свѣтѣ толкали черти!..»

Последнія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда отправилась для какихъ-нибудь своихъ причинъ.

«Да, я вижу, что это ты!» сказалъ голова, очнувшись.

«Что скажешь, панъ писарь: не шельма этотъ проклятый сорви-голова?»

«Шельма, панъ голова!»

«Не пора ли намъ всёхъ этихъ повёсъ прошколить хорошенько и заставить ихъ заниматься дёломъ?»

«Давно пора, давно пора, панъ голова!»

«Они, дурни, забрали себв... Кой чорть? мнв почудился крикъ свояченицы на улицв... Они, дурни, забрали себв въ голову, что я имъ ровня. Они думають, что я какойнибудь ихъ братъ, простой козакъ!..» Небольшой, последовавний за симъ, кашель и устремление глаза исподлобья вокругъ давали догадываться, что голова готовился говорить о чемъ-то важномъ. «Въ тысячу... этихъ проклятыхъ названий годовъ, хоть убей, не выговорю; ну, — году, комиссару тогдашнему, Ледачему, данъ былъ приказъ выбрать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленве всвхъ. О! (это «о!» голова произнесъ, поднявши палецъ вверхъ) посмышленве всвхъ! въ проводники къ царицв. Я тогда...»

«Что и говорить! это всякій уже знаеть, панъ голова! Всё знають, какъ ты выслужиль царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватиль немного на душу грѣха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ вывороченномъ тулупѣ?»

«А что до этого дьявола въ вывороченномъ тулупѣ, то его, въ примѣръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать примѣрно! Пусть знаютъ, что значитъ власть! Отъ кого же и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ доберемся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ проклятые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, переѣвшихъ мою капусту и огурцы; я не забылъ, какъ чортовы дѣти отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но провались они, мнѣ нужно непремѣню узнать, какая это шельма въ вывороченномъ тулупѣ».

«Это проворная, видно, птица!» сказаль винокуръ, котораго щеки, въ продолжение всего этого разговора, безпрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, оставивъ коротенькую люльку, выбросили цѣлый облачный фонтанъ. «Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на верхушкѣ дуба, вмѣсто паникадила».

Такая острота показалась не совсёмъ глупою винокуру, и онъ тотъ же часъ рёшился, не дожидаясь одобренія другихъ, наградить себя хриплымъ смёхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, почти повалившейся на землю, хатѣ. Любопытство нашихъ путниковъ увеличилось: всѣ столиились у дверей. Писарь вынулъ ключъ, загремѣлъ имъ около замка; но этотъ ключъ былъ отъ сундука его. Нетерпѣніе увеличилось. Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не отыскивая его.

«Здѣсь!» сказаль онъ, наконецъ, нагнувшись и вынимая его изъ глубины общирнаго кармана, которымъ снабжены были его пестрядевые шаровары.

При этомъ словѣ, сердца нашихъ героевъ, казалось, слились въ одно, и это огромное сердце забилось такъ сильно, что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже брякнувшимъ замкомъ. Двери отворились, и... Голова сталъ

блёдень, какъ полотно; винокуръ почувствоваль холодъ, и волосы его, казалось, хотёли улетъть на небо; ужасъ изобразился въ лицё писаря; десятскіе приросли къ землё и не въ состояніи были сомкнуть дружно разинутыхъ ртовъ своихъ: передъ ними стояла свояченица.

Изумленная не менће ихъ, она однакожъ немного очнулась и едблала движеніе, чтобы подойти къ нимъ.

«Стой!» закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопнулъ за нею дверь. «Господа, это сатана!» продолжалъ онъ. «Огня! живъе огня! Не пожалъю казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось на землъ!»

Свояченица въ ужасѣ кричала, слыша за дверью грозное опредъленіе.

«Что вы. о́ратцы!» говорилъ винокуръ. «Слава Богу, волосы у васъ чуть не въ снѣгу, а до сихъ поръ ума не нажили: отъ простого огня вѣдьма не загорится! Только огонь изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Постойте, я сейчасъ все улажу!»

Сказавши это, высыпаль онъ горячую золу изъ трубки въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придало въ это время духу б'єдной своячениць: громко стала она умолять и разувфрять ихъ.

«Постойте, братцы! Зачёмъ напрасно грёха набираться? Можетъ-быть. это и не сатана!» сказалъ писарь. «Если оно, то-есть. то самое, которое сидитъ тамъ, согласится положить на себя крестное знаменіе, то это вёрный знакъ, что не чортъ.»

Предложение одобрено.

«Чуръ меня, сатана!» продолжалъ писарь, приложась губами къ скважинкѣ въ дверяхъ. «Если не пошевелишься съ мѣста, мы отворимъ дверь.»

Дверь отворили.

«Перекрестись!» сказаль голова, оглядываясь назадь, какъ будто выбирая безопасное мѣсто, въ случаѣ ретирады.

Свояченица перекрестилась.

«Кой чортъ! точно, это свояченица!»

«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту конуру?»

И свояченица, всхлинывая, разсказала, какъ схватили ее хлопцы въ охапку на улицѣ и, несмотря на сопротивленіе, опустили въ широкое окно хаты и заколотили ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли у широкаго ставня оторваны, и онъ приколоченъ только сверху деревяннымъ брусомъ.

«Добро ты, одноглазый сатана!» вскричала она, приступивъ къ головѣ, который понятился назадъ и все еще продолжалъ ее мѣрять своимъ глазомъ. «Я знаю твой умыселъ: ты хотѣлъ, ты радъ былъ случаю съѣсть меня, чтобы свободнѣе было тебѣ волочиться за дѣвчатами, чтобы некому было видѣть, какъ дурачится сѣдой дѣдъ. Ты думаешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провесть и не твоей безтолковой башкѣ. Я долго терилю, но послѣ не погнѣвайся...»

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро упла, оставивъ въ остолбенвній голову.

«Нѣтъ, тутъ не на шутку сатана вмѣшался», думалъ онъ. сильно почесывая свою макушку.

«Поймали!» вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.

«Кого поймали?» спросилъ голова.

«Дьявола въ вывороченномъ тулупѣ».

«Подавайте его!» закричалъ голова, схвативъ за руки приведеннаго плънника. «Вы съ ума сошли: да это пьяный Каленикъ!»

«Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ голова!» отвъчали десятскіе. «Въ переулкъ окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали на эту ворону, вмъсто его, Богъ одинъ знаетъ!»

«Властью мосю и всёхъ мірянъ дается повелёніе», ска-

залъ голова: «изловить сей же мигъ сего разбойника, а онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и привесть на расправу ко мнъ!..»

«Помилуй, панъ голова!» закричали нѣкоторые, кланяясь въ ноги. «Увидѣлъ бы ты, какія хари: убей Богъ насъ, и родились, и крестились—не видали такихъ мерзкихъ рожъ. Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугаютъ добраго человѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить переполоху».

«Дамъ я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы. върно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Что это?.. Да что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Вы... Я донесу комиссару! Сей же часъ. слышите, сей же часъ! обгите, летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы мнъ...»

Всъ разбъжались.

#### V.

~~~~

#### Утопленница.

Не безпокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ погоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленню подходиль къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это быль Левко. Черный тулупь его быль разстегнуть; шанку держаль онь въ рукъ; поть валиль съ него градомъ. Величественно и мрачно чернълъ кленовый лвсъ, обсынаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мъсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ подуль свъжестью на усталаго пѣшехода и заставиль его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащъ лвса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... «Неть, этакъ я засну еще здёсь!» говориль онъ, нодымаясь н. ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнъе. Какое-то странное, упоительное сіяніе приміналось къ блеску місяца. Никогда еще не

случалось ому видеть подобнаго. Серебряный туманъ налъ на окрестность. Запахъ отъ цвътущихъ яблонь и ночныхъ ивътовъ лился по всей землъ. Съ изумленіемъ глядъль онъ въ недвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ быль въ немъ чистъ и въ какомъто ясномъ величін. Вмісто мрачныхъ ставней гляділи веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Пританвин духъ. не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бълый локоть, потомъ выглянула привытливая головка съ блестящими очами, тихо свытившими сквозь темнорусыя волны волосъ, и енерлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошель онъ отъ пруда и взглянуль на домъ: мрачные ставни были открыты; стекла сіяли при мфсяцъ. «Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки», подумаль онъ про себя, «Домъ новенькій: краски живы, какъ будго сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь». И молча подошель онь ближе: но въ домѣ все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательныя ифени соловьевъ, и когда онф, казалось, умирали въ томленін и нъгъ, слышался шелесть и трещаніе кузнечиковъ или гудьніе болотной итицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощугиль Левко въ своемъ сердцъ. Настроивъ бандуру, заигралъ онъ и запѣлъ:

> Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку! И ты, зоре ясна! Ой, свитыть тамъ но подворью, Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видьлъ онъ въ прудѣ, выглянула, внимательно прислушиваясь къ пѣснѣ. Длинныя рѣсницы ея были получопущены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно.

какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмѣялась!.. Левко вздрогнулъ. «Спой мнѣ, молодой козакъ, какую-нибудь пѣсню!» тихо молвила она, наклонивъ свею голову на-бокъ п опустивъ совсѣмъ густыя рѣсницы.

«Какую же тебф пъсню сифть, моя ясная панночка?»

Слезы тихо покатились по бледному лицу ея. «Парубокъ», говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось въ ея ртчи: «парубокъ, найди мнв мою мачиху! Я ничего не пожалью для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю тебъ поясъ, унизанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнъ мою мачиху! Она страшная въдьма: мнъ не было отъ нея покою на бѣломъ свътъ. Она мучила меня, заставляла работать, какъ простую мужнчку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синія нятна отъ жельзныхъ когтей ея! Погляди на былыя ноги мон: он много ходили, не по коврамъ только, —по песку горячему, по землѣ сырой, по колючему терновнику онв ходили! А на очи мои, посмотри на очи: онв не глядять отъ слезъ!.. Найди ее, нарубокъ, найди мив мою мачиху!..»

Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился. Ручьи слезъ покатились по блёдному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди парубка.

«Я готовъ на все для тебя, моя панночка!» сказалъ онъ, въ сердечномъ волненіи: «но какъ мнѣ, гдѣ ее найти?»

«Посмотри, посмотри!» быстро говорила она: «она здѣсь! она на берегу играетъ въ хороводѣ между моими дѣвушками и грѣется на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно отъ нея. Я не могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее, парубокъ!»

Левко посмотрѣлъ на берегъ: въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣлыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онѣ были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ прозрачныхъ облаковъ, и будто свѣтилось насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ. Хороводъ, играя, придвинулся къ нему ближе. Послышались голоса.

«Давайте въ ворона. давайте играть въ ворона!» зашумъли всъ, будто приръчный тростникъ, тронутый, въ тихій часъ сумерокъ, воздушными устами вътра.

«Кому же быть ворономъ?»

Кинули жеребей — и одна дъвушка вышла изъ толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, какъ и на другихъ. Замътно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебъгала отъ нападеній хищнаго врага.

«Нѣтъ, я не хочу быть ворономъ!» сказала дѣвушка, изнемогая отъ усталости: «мнѣ жалко отнимать цыплятъ у бѣдной матери!»

«Ты не вѣдьма!» подумалъ Левко.

«Кто же будетъ ворономъ?»

Дъвушки снова собирались кинуть жеребей.

«Я буду ворономъ!» вызвалась одна изъ средины.

Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замѣчать, что тѣло ея не такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: внутри его видѣлось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: воронъ бросился на одиу изъ вереницы, схватилъ ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ ея сверкнула злобная радость.

«Вѣдьма!» сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее нальцемъ и оборотившись къ дому.

Панночка засм'влась, и дъвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую ворона.

«Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшаетъ тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не помѣшаетъ; возьми, отдай ему эту записку...»

Бѣлая ручка протянулась, дицо ея какъ-то чудно засеѣтилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.

## VI.

## Пробужденіе.

«Неужели это я спаль?» сказаль про себя Левко, вставая съ небольшого пригорка. «Такъ живо, какъ будто наяву!.. Чудно, чудно!» повториль онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, остановившійся надъ его головою, показываль полночь; вездѣ—тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ нимъ печально стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, почувствовавши въ ней записку. «Эхъ, если бы я зналъ грамотѣ!» подумалъ онъ, оборачивая ее передъ собою на всѣ стороны. Въ это мгновеніе послышался позади его шумъ.

«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? насъ десятокъ. Я держу закладъ, что это человъкъ, а не чортъ!..» Такъ кричалъ голова своимъ сопутникамъ, и Левко почувствовалъ себя схваченнымъ нѣсколькими руками, изъ которыхъ иныя дрожали отъ страха. «Скидавай-ка, пріятель, свою страшную личину! Полно тебѣ дурачить людей!» проговорилъ голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, выпучивъ на него глазъ свой. «Левко! сынъ!» вскричалъ онъ, отступая отъ удивленія и опуская руки. «Это ты, собачій сынъ! Вишь, бѣсовское рожденіе! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьяволъ строитъ штуки! А это, выходитъ, все ты—невареный кисель твоему батькѣ въ горло!—изволншь заводить по улицѣ разбои, со-

чиняень пъсни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя синна! Вязать его!»

«Постой, батько! Велвно тебв отдать эту записочку», проговориль Левко.

«Не до записокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!»

«Постой, панъ голова!» сказалъ писарь, развернувъ записку: «комиссарова рука!»

«Комиссара?»

«Комиссара?» повторили машинально десятскіе.

«Комиссара?» чудно! еще непонятнъе!» подумалъ про себя Левко.

«Чптай, читай!» сказалъ голова: «что тамъ пишетъ комиссаръ?»

«Послушаемъ, что пишетъ комиссаръ!» произнесъ винокуръ. держа въ зубахъ люльку и высъкая отонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:

«Приказъ головъ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый дуракъ, виъсто того, чтобы собрать прежнія недоимки и вести на селъ порядокъ, одурълъ и строишь пакости...»

«Вотъ, ей Богу», прервалъ голова: «ничето не слышу!» Писарь началъ снова:

«Приказъ головъ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый ду...»

«Стой, стой! не нужно!» закричаль голова: «хоть и не слышаль, однакожь знаю, что главнаго туть дъла еще нъть. Читай далѣе!»

«А вслідствіе того, приказываю тебі сей же чась женить твоего сына Левка Макогоненка на козачкі изъ вашего же села Ганні Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дорогі и не давать обывательскихъ лошадей безъ моего відома судовымъ паничамъ, хоть бы они іхали прямо изъ казенной палаты. Если же, по прійзді моємъ, найду оное приказаніе мое не приведеннымъ въ исполненіе, то тебя одного потребую къ отвіту. Комиссаръ, отставной поручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій».

«Вотъ что!» сказаль голова, разинувши ротъ. «Слышите ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому слушаться! безпрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя», продолжаль онъ, оборотясь къ Левку, «вслѣдствіе приказанія комиссара,—хотя чудно мнѣ, какъ это дошло до него.—я женю: только напередъ попробуещь ты нагайки! Знаешь ту, что виситъ у меня на стѣнѣ возлѣ покута? Я поновлю ее завтра... Гдѣ ты взялъ эту записку?»

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого нежданнаго оборота его дъла, имълъ благоразуміе приготовить въ умъ своемъ другой отвътъ и утаить настоящую истину, какимъ образомъ досталась записка.

«Я отлучался», сказалъ онъ. «вчера ввечеру еще въ городъ и встрѣтилъ комиссара, вылѣзавшаго изъ брички. Узнавши, что я изъ нашего села. далъ онъ мнѣ эту записку и велѣлъ на словахъ тебѣ сказать, батько, что заѣдетъ на возвратномъ пути къ намъ обѣдать».

«Онъ это говориль?»

«Говорилъ».

«Слышите ли?» сказалъ голова съ важною осанкою, оборотивнись къ своимъ спутникамъ: «комиссаръ самъ своею особою прівдетъ къ нашему брату, т. е. ко мив на обвдъ. О!..» Тутъ голова поднялъ налецъ вверхъ и голову привель въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась къ чему-нибудь. «Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ прівдетъ ко мив обвдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты. сватъ, это не совсвиъ пустая честь! Не правда ли?»

«Еще, сколько могу приномнить», подхватилъ писарь: «ни одинъ голова не угощалъ комиссара объдомъ».

«Не всякій голова головѣ чета!» произнесъ съ самодовольнымъ видомъ голова. Ротъ его покривился и что-то въ родѣ тяжелаго, хриплаго смѣха, похожаго болѣе на гудѣніе отдаленнаго грома, зазвучало въ его устахъ. «Какъ думаешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать приказъ, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?...»

«Нужно бы, нужно, панъ голова!»

«А когда же свадьбу, батько?» спросиль Левко.

«Свадьбу? Далъ бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для именитаго гостя... завтра васъ попъ и обвѣнчаетъ. Чортъ съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значитъ исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшній случай припомнилъ мнѣ то время, когда я...» При этихъ словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и значительный взглядъ исподлобья.

«Ну, теперь пойдетъ голова разсказывать, какъ везъ царицу!» сказалъ Левко и быстрыми шагами и радостно ситшилъ къ знакомой хать, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебъ Богъ небесное царство, добрая и прекрасная панночка!» думаль онъ про-себя. «Пусть тебв на томъ свътъ въчно усмъхается между ангелами святыми! Никому не разскажу про диво, случившееся въ эту ночь; тебъ одной только. Галю, передамъ его: ты одна только повърнию мив и вмѣстѣ со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!» Туть онъ приблизился къ хать: окно было отперто: лучи мъсяца проходили чрезъ него и падали на спящую передъ нимъ Ганну: голова ея оперлась на руку; щеки тихо горвли: губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи. моя красавица! Приснись тебъ все, что есть лучшаго на свъть: но и то не будеть лучше нашего пробужденія!» Перекрестивъ ее. закрылъ онъ окошко и тихонько удалился. И чрезъ насколько минутъ все уже уснуло на сель; одинъ только мьсяць такъ же блистательно и чудно плыль въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же прекрасна была земля, въ дивномъ серебряномъ блескъ; но уже никто не унивался ими: все погрузилось въ сонъ. Изръдка только перерывалось мгновенно молчаніе лаемъ собакъ, и долго еще пьяный Каленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.

# ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.

#### БЫЛЬ,

разсказанная дьячкомь \*\*\*ской церкви.

Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про дъда?--Пожалуй, почему же не потвшить прибачткой? Эхъ, старина. старина! Что за радость, что за разгулье надеть на сердце. когда услышины про то, что давно-давно, и года ему и мвсяца нътъ, дъялось на свътъ! А какъ еще внутается какойнибудь родичъ, дъдъ или прадъдъ, -- ну, тогда и рукой махни: чтобъ мнѣ поперхнулось за акаоистомъ великомученицѣ Варварѣ, если не чудится, что вотъ-вотъ самъ все это дѣлаешь, какъ будто залѣзъ въ прадѣдовскую душу, или прадѣдовская душа шалитъ въ тебъ... Нътъ, мнъ пуще всего наши дъвчата и молодицы; покажись только на глаза имъ: Оома Григорьевичь! Оома Григорьевичь! а нуте, яку-нибудь страховинну казочку! а нуте, нуте!...» тара-та-та, та-та-та, н пойдуть, и пойдуть... Разсказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что дълается съ ними въ постели. Въдь я знаю. что каждая дрожить подъ одвяломь, какъ будто быеть ее лихорадка, и рада бы съ головою влѣзть въ тулупъ свой. Царанни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задёнь ногою кочергу, — и Боже унаси! и душа въ няткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только. Что-жъ бы такое разсказать вамъ? Вдругъ не взбредетъ на умъ... Да, разскажу я вамъ. какъ въдьмы играли съ покойнымъ дъдомъ въ дурня \*). Только заранѣ прошу васъ, господа, не сбивайте съ толку. а то такой кисель выйдеть, что совъстно будеть и въ роть взять. Покойный дедь, надобно вамь сказать, быль не изъ простыхъ въ свое время козаковъ. Зналъ и твердо-онъ-то и словотитлу поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперь и поповичъ иной спрячется. Ну. сами знаете, что въ тогдашнія времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять.— \*) Т. е. въ дурачки.

въ одну горсть можно было всѣхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего, когда всякій встрѣчный кланялся дѣду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ, задумалось вельможному гетману послать за чьмъ-то къ царицъ грамоту. Тогдашній полковой писарь, воть, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голонуцекъ не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается мудреное прозвище. — позвалъ къ себъ дъда и сказалъ ему. что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетманъ гонцомъ съ грамотою къ царицъ. Дѣдъ не любилъ долго собираться: грамоту зашиль въ шанку, вывель коня, чмокнуль жену и двухъ своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и подняль такую за собою ныль, какъ будто бы пятнадцать хлопцевъ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой день, еще истухъ не кричалъ въ четвертый разъ, дедъ уже быль въ Конотопф. На ту пору была тамъ ярмарка: народу высынало по улицамъ столько, что въ глазахъ рябило. Но такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землѣ. Возл'в коровы лежалъ гуляка нарубокъ, съ покраснъвшимъ, какъ сингирь, носомъ; подалв хранвла, сидя, перекупка съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подъ телѣгою лежаль цыгань: на возу съ рыбой-чумакь: на самой дорогь раскинуль ноги бородачь-москаль съ поясами и рукавицами... ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмаркамъ. Дфдъ пріостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между темъ въ яткахъ начало мало-по-малу шевелиться: жидовки стали побрякивать фляжками; дымъ нокатило то тамъ, то сямъ кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ понесся по всему табору. Деду вспало на умъ, что у него нътъ ни огнива. ни табаку наготовь: воть и пошель таскаться по ярмаркь. Не успълъ пройти двадцати шаговъ — навстръчу запороженъ. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, шаровары, синій жупань, яркій цвітной поясь, при боку сабля и лолька съ медною ценочкою по самыя няты—запорожець

да и только! Эхъ, народецъ! станеть, вытянется, поведетъ рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами — и пустится! Да въдь какъ нустится: ноги отплясываютъ словно веретено въ бабыхъ рукахъ; что вихорь, дернетъ рукою по всёмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подпершися ею въ боки, несется въ-присядку; зальется пѣсней—душа гуляеть!... Нать, прошло времячко: не увидать больше запорожцевъ! . Такъ встрътились. Слово за слово-долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать, такъ что дедъ совеемь уже было позабыль про нуть свой. Попойка завелась, какъ на свадьбъ передъ постомъ Великимъ. Только, видно, наконецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ деньгами, да и ярмаркв не ввкъ же стоять! Вотъ сговорились новые пріятели, чтобъ не разлучаться и путь держать вмфстф. Было давно подъ вечеръ, когда выфхали они въ ноле. Солице убралось на отдыхъ; гдъ-гдъ горъли вмъсто него красноватыя полосы: по полю пестрёли нивы, что праздничныя плахты чернобровыхъ молодицъ. Нашего запорожца раздобаръ взялъ страшный. Дѣдъ и еще другой, приплетинійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бъсъ ли засълъ въ него. Откуда что набиралось. Исторіи и присказки такія диковинныя, что дёдъ нёсколько разъ хватался за бока и чуть не надсадиль своего живота со смъху. Но въ пола становилось чамъ далае, тамъ сумрачнае, а вмаста съ тъмъ становилась несвязнъе и молодецкая молвь. Наконецъ, разсказчикъ нашъ притихъ совсъмъ и вздрагивалъ при малъйшемъ шорохъ.

«Ге, ге, землякъ! да ты не на шутку принялся считать совъ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!»

«Передъ вами нечего таиться», сказалъ онъ, вдругъ оборотившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. «Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»

«Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ нечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на прахъ».

«Эхъ. хлонцы! гулялъ бы, да въ ночь эту срокъ молодцу! Эй братцы!» сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: «эй, не выдайте! не поспите одной ночи! Въкъ не забуду вашей тружбы!»

Почему-жъ не пособить человску въ такомъ горъ? Дъдъ объявилъ напрямикъ. что скоръе дастъ онъ отръзать оселедецъ съ собственной головы, чёмъ допуститъ чорта понюхать собачьей мордой своей христіанской души.

Козаки наши вхали бы, можетъ, и далве, если бы не обволокло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, н въ полѣ не стало такъ же темно, какъ подъ овчиннымъ тулуномъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чуя близкое стойло, торонились, насторожа ущи и вковавши очи во мракъ. Огонекъ. казалось. несся навстръчу. и нередъ козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону. словно баба на пути съ веселыхъ крестинъ. Въ тъ поры шинки были не то, что теперь. Доброму человъку не только развернуться, пріударить горлицы или гопака. — прилечь даже негдъ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъ-по. Дворъ быль уставленъ весь чумацкими возами: подъ повътками, въ ясляхъ, въ свияхъ. иной свернувшись, другой развернувшись, хранфли, какъ коты. Шинкарь одинъ, передъ каганцемъ, наръзывалъ рубцами на налочкъ, сколько, квартъ и осьмухъ высущили чумацкія головы. Діздь, спросивши треть ведра на троихъ, отправился въ сарай. Всъ трое легли рядомъ. Только не успѣлъ онъ новернуться, какъ влдитъ, что его земляки сиять уже мертвецкимъ сномъ. Разбудивши приставшаго къ нимъ третьяго козака. Дъдъ напомнилъ ему про данное товарищу объщаніе. Тотъ привсталъ, протеръ глаза и снова уснулъ. Нечего дълатъ, пришлось одному караулить. Чтобы чимъ-нибудь разогнать сонъ, осмотриль онъ вси возы, провъдалъ коней, закурилъ люльку, пришелъ назадъ и сълъ онять около своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни одна муха не пролетвла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за сосъдняго воза что-то сърое выказываетъ роги... Тутъ глаза его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ ежеминутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся

водкой. Но какъ скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконецъ, мало погодя, опять показывается изъ-подъ воза чудище... Дъдъ вытаращилъ глаза, сколько могъ; но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его окостентам, голова скатилась, и кртнкій сонъ схватиль его такъ. что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дѣдъ, и. какъ принекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись раза два и почесавъ спину, замѣтилъ онъ, что возовъ стояло уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свъта. Къ своимъ-козакъ спитъ, а запорожца нътъ. Выспрашивать—никто знать не знаетъ; одна только верхняя свитка лежала на томъ мѣстѣ. Страхъ и раздумье взяло деда. Пошель посмотреть коней—ни своего, ни запорожскаго! Что-бъ это значило? Положимъ, запорожца взяла нечистая спла, кто же коней? Сообразя все, дедъ заключиль, что, върно, чорть приходиль пъшкомъ, а какъ до некла не близко, то и стянулъ его коня. Больно ему было крѣико, что не сдержалъ козацкаго слова. «Ну», думаетъ, «нечего дълать, пойду пъшкомъ: авось попадется на дорогѣ какой-нибудь барышникъ, ѣдущій съ ярмарки, какънибудь уже кунлю коня». Только хватился за шанку—и шанки нътъ. Всилеснулъ руками покойный дъдъ, какъ всиомнилъ. что вчера еще помѣнялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Воть тебь и гетьманскій гостинець! Воть тебь и привезь грамоту къ царицъ! Тугъ дъдъ принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда въ пеклъ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Что дълать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всъхъ, бывшихъ тогда въ шинкъ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто завзжихъ, и разсказалъ, что такъ и такъ, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, поднерши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеномъ свътъ, чтобы гетьманскую грамоту

утащилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. Одинъ только шинкарь сидѣлъ молча въ углу. Дѣдъ и подступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человѣкъ, то, вѣрно. зашибъ много умомъ. Только шинкарь не такъ-то былъ щедръ на слова, и если бы дѣдъ не полѣзъ въ карманъ за иятью злотыми, то простоялъ бы передъ нимъ даромъ.

«Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказаль онъ, отводя его въ сторону. У деда и на сердие отлегло. «Я вижу уже но глазамъ, что ты козакъ — не баба. Смотри же! Близко шинка будеть повороть направо въ лъсъ. Только станеть въ полѣ примеркать, чтобы ты былъ уже наготовъ. Въ лѣсу живутъ цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать желѣзо въ такую ночь, въ какую однѣ вѣдьмы ѣздятъ на своихъ кочергахъ. Чёмъ они промышляютъ на самомъ дёлё, знать тебъ нечего. Много будетъ стуку по лъсу, только ты не иди въ тѣ стороны, откуда заслышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожженнаго дерева: дорожкою этою иди, иди, иди... Станеть тебя терновникъ царанать, густой оръшникъ заслонять дорогу — ты все иди; и какъ придешь къ небольшой рѣчкѣ. тогда только можешь остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать въ карманы того, для чего и карманы сдъланы... Ты понимаешь, это добро и двяволы, и люди любять». Сказавши этс, шинкарь ущель въ свою конуру и не хотъль больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ человѣкъ— не то, чтобы изъ трусливаго десятка; бывало, встрѣтитъ волка, такъ и хватаетъ прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ, всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то подирало его по кожѣ, когда вступилъ онъ въ такую глухую ночь въ лѣсъ. Хотъ бы звѣздочка на неоѣ. Темно и глухо, какъ въ винномъ подвалѣ; только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охмелѣвшія козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями

ньяную молвь. Какъ воть завѣяло такимъ холодомъ, что дедъ вспомениъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ словно сто молотовъ застучало по лѣсу такимъ стукомъ, что у него зазвенфло въ головф. И, будто зарницею, освфтило на минуту весь лѣсъ. Дѣдъ тотчасъ увидѣлъ дорожку, пробиравшуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обожженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ было ему говорено; нътъ, не обманулъ шинкарь. Однакожъ, не совсѣмъ весело было продираться черезъ колючіе кусты; еще отъ роду не видалъ онъ, чтобы проклятые шипы и сучья такъ больно царапались: почти на каждомъ шагу забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу, выбрался онъ на просторное мѣсто, и, сколько могъ замѣтить, деревья рѣдѣли и становились, чемъ далее, такія широкія, какихъ дедъ не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькичла и рачка, черная, словно вороненая сталь. Долго стояль дедь у берега, посматривая на всё стороны. На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ гоговится погаснуть, и снова отсвичивается върички, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичь въ козачьихъ лапахъ. Вотъ и мостикъ! «Ну, тутъ одна только чертовская гаратайка развѣ проѣдетъ». Дѣдъ однакожъ ступилъ смѣло, и скорфе, чемъ бы иной успель достать рожокъ, понюхать габаку, быль уже на другомъ берегу. Тенерь только разглядьть опъ, что возть огня сидьли люди и такія смазливыя рожи, что въ другое время, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, нечего дёлать, нужно было завязаться. Воть дёдь и отвёсиль имъ поклонъ, мало не въ поясъ: «Помогай Богъ вамъ, добрые люди!» Хоть бы одинъ кивнулъ головой: сидять да молчать, да что-то сыплють въ огонь. Видя одно м'всто незанятымъ, дъдъ безъ всякихъ околичностей сълъ и самъ. Смазливыя рожи—ничего; ничего и дедъ. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить въ кармане. вынуль люльку, посмотрёль вокругь ни одинь не глядить на него. «Уже, добродъйство, будьте ласковы: какъ бы такъ,

чтобы, примерно сказать, того»... (дедь живаль въ свете не мало, зналъ уже, какъ поднускать турусы, и при случав, ножалуй, и передъ царемъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь) «чтобы, примърно сказать, и себя не забыть, да и васъ не обидеть, - люлька-то у меня есть, да того, чемъ бы зажечь се, чортъ-ма (не имъется).» И на эту ръчь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько дъду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторонился, то, статься - можеть, распрощался бы навъки съ однимъ глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ проходить, решился — булеть ли слушать нечистое племя, пли нътъ – разсказать дъло. Рожи и уши наставили, и ланы протянули. Дёдъ догадался, забралъ въ горсть всё бывшія съ нимъ деньги и кинулъ, словно собакамъ, имъ въ середину. Какъ только кинулъ онъ деньги, все передъ нимъ перемъшалось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ разсказать не умѣлъ, — попалъ чуть ли не въ самое некло. «Батюшки мон!» ахнуль дёдь, разглядёвши хорошенько. Что за чудища! рожи на рожѣ, какъ говорится, не видно. Въдьмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество выпадеть снъгу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмаркъ. И всъ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль подняли. Боже унаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго человъка при одномъ видъ, какъ высоко скакало обсовское илемя. На деда, несмотря на весь страхъ, смехъ напалъ. когда увидълъ, какъ черти съ собачьими мордами, на ивмецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около ведьмъ. будто парин около красныхъ дѣвушекъ, а музыканты тузили себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали носами, какъ въ валторны. Только завидели деда-и турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадиныя рыла — вст новытягивались, и вотъ такъ и лезутъ целоваться. Плюнулъ дедъ, такая мерзость напала! Наконецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною. можетъ, съ дорогу отъ Конотопа до Ватурина. «Ну, это еще не совсемъ худо», подумаль дедь, завидевши на столе свинину, колбасы, крошеный съ канустой лукъ и много всякихъ сластей: «видно, дьявольская сволочь не держить постовъ». Дъдъ-таки, не мъщаетъ вамъ знать, не упускалъ при случав перехватить того-сего на зубы. Вдаль, покойникъ, анпетитно, и потому, не пускаясь въ разсказы, придвинулъ къ себъ миску съ наръзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины, взялъ вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вилъ, которыми мужикъ беретъ съно, захватилъ ею самый увъсистый кусокъ, подставиль корку хльба-и, глядь, и отправиль въ чужой ротъ, вотъ-вотъ возл'в самыхъ ушей, и слышно даже, какъ чья-то морда жусть и щелкаеть зубами на весь столь. Дедъ инчего; схватиль другой кусокъ и вотъ, кажись, и по губамъ зацъпилъ, только опять не въ свое горло. Въ третій разь— снова мимо. Взбъленился дідь: позабыль и страхъ, и въ чыхъ ланахъ находится онъ, прискочилъ къ ведьмамъ: «Что вы, Продово племя, задумали сменться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же часъ, моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не переворочу свиныхъ рылъ вашихъ на затылокъ!» Не усиблъ онъ докончить последнихъ словъ, какъ вев чудища выскалили зубы и подняли такой смёхъ, что у дёда на душё захолонуло.

«Ладно!» провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ почелъ за старшую надъ всѣми, потому личина у нея была чуть ли еще не красивѣе всѣхъ: «шапку отдадимъ тебѣ, только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ дурил!»

Что прикажешь ділать? Козаку сість съ бабами въ дурня! Дідъ отпираться, отпираться, наконецъ, сілъ. Принесли карты, замасленныя, какими только у насъ поповны гадаютъ про жениховъ.

«Слушай же!» залаяла вёдьма въ другой разъ: «если хоть разъ выиграешь—твоя шапка; когда же всё три раза останешься дурнемъ, то не прогнтвайся, не только шапки, можеть, и свёта больше не увидишь!»

«Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будеть, то будеть». Вотъ и карты розданы. Взяль дѣдъ свои въ руки—смотрѣть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смѣхъ одинъ козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; а вѣдьма все подваливаетъ иятериками. Пришлось остаться дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и со всѣхъ сторонъ заржали, задаяли, захрюкали морды: «дурень, дурень, дурень!»

«Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!» закричаль дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши, «Ну», думаетъ, «вѣдьма подтасовала, теперь я самъ буду сдавать». Сдалъ; засвѣтилъ козыря; поглядѣлъ въ карты: мастъ хотъ куда, козыри есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только вѣдьма—пятерикъ съ королями! У дѣда на рукахъ одни козыри! Не думая, не гадая долго, хватъ королей всѣхъ по усамъ козырями!

«Ге, ге! да это не по-казацки! А чѣмъ ты кроешь, землякъ?» «Какъ—чѣмъ? Козырями!»

«Можетъ-быть, по-вашему это и козыри, только по-нашему—нѣтъ!»

Глядь—въ самомъ дѣлѣ простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертаньё пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» такъ что столъ дрожалъ и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; сдалъ въ послѣдній. Опять пдетъ ладно. Вѣдьма опять пятерикъ: дѣдъ покрылъ и набралъ изъ колоды полную руку козырей.

«Козырь!» вскричаль онь, ударивь по столу картою такъ. что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. «А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?» Вѣдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. «Вишь, бѣсовское обморачиванье!» сказалъ дѣдъ и съ досады хватилъ кулакомъ, что силы, по столу. Къ счастью еще, что у вѣдьмы была плохая масть; у лѣда, какъ нарочно. на ту пору пары. Сталъ набпрать карты изъ колоды. только мочи нѣтъ; дрянь такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ, уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдьма приняла. «Вотъ тебѣ на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!» Вотъ. дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь—

у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ вмѣсто шестерки спустилъ кралю. «Ну, дурень же я былъ! Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза не хочешь? Тузъ! валетъ!»... Громъ пошелъ по пеклу; на вѣдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шанка бухъ дѣду прямёхонько въ лицо. «Нѣтъ, этого мало!» закричалъ дѣдъ, прихрабрившись и надѣвъ шанку. «Если сейчасъ не станетъ передо мною молодецкій конь мой, то вотъ, убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мѣстѣ, когда я не перекрещу святымъ крестомъ всѣхъ васъ!» и уже было и руку поднялъ, какъ вдругъ загремѣли передъ нимъ конскія кости.

«Вотъ тебѣ конь твой!»

Заплакалъ обдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное. Жаль стараго товарища! «Дайте же мив какого-нибудь коня, выбраться изъ гивзда вашего!» Чортъ хлопнулъ аранникомъ—конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и двдъ, что итица, вынесся наверхъ.

Страхъ однакожъ напалъ на него посереди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ провалы и болота. Въ какихъ мѣстахъ онъ не былъ, такъ дрожь забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то себѣ подъ ноги—и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нѣтъ: прямо черезъ нее. Дѣдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, черезъ кочки полетѣлъ стремглавъ въ провалъ и такъ хватился на днѣ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. По крайней мѣрѣ, что дѣялосъ съ нимъ въ то время, ничего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрѣлся, то уже разсвѣло совсѣмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мѣста, и онъ лежалъ на крышѣ своей же хаты.

Перекрестился дѣдъ, когда слѣзъ долой. Экая чертовщина! Что за пропасть, какія съ человѣкомъ чудеса дѣлаются! Глядъ на руки — всѣ въ крови; посмотрѣлъ въ стоявшую торчмя бочку съ водою—и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать дѣтей, входитъ онъ потихоньку

ить дату, смотрить: дети нятятся къ нему задомъ и въ иснугв указывають ему нальцами, говоря: «Дывысь! дывысь! маты, мовь дурна скаче!» \*) II въ самомъ дъль, баба сидить, заснувши передъ гребнемъ. держить върукахъ веретено и сонная подпрыгиваеть на лавкъ. Дъдъ, взявши за руку потихоньку, разбудиль ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпучивши глаза, и наконецъ уже узнала діда и разсказала, какъ ей сиплось, что нечь вздила по хать, выгоняя вонь допатою горшки, доханки... и. чортъ знаетъ, что еще такое. «Ну», говоритъ дедъ, «теоб во сив, мив наяву. Нужно, вижу, будеть освятить нашу хату: мет же теперь мішкать нечего». Сказавши это н отдохнувии немного. дъдъ досталъ коня и уже не останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не дофхалъ до мфста и не отдаль грамоты самой цариць. Тамъ наглядыся дыль такихъ дивъ, что стало ему надолго послъ того разсказывать: какъ повели его въ налаты, такія высокія, что если бы матъ десять поставить одну на другую, и тогда, можетъбыль, не достало бы: какъ взглянулъ онъ въ одну комнату-нать: въ другую-нать: въ третью-еще нать; въ четвертой даже натъ; да въ нятой уже, глядь-сидить сама, въ золотой коронв, въ сврой новехонькой свиткв, въ красныхъ сапотахъ, и золотыя галушки встъ: какъ велвла ему насынать цёлую шанку синицами; какъ... всего и вспомнигь нельзя! Объ вознъ своей съ чертями дъдъ и думать позабыль, и если случалось, что кто-нибудь и напомпналь объ этомъ, то дедъ молчалъ, какъ будто не до него и дело шло. и великаго стоило труда упросить его пересказать все, какъ было. И. видно, уже въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ несль того освятить хату, бабь ровно черезъ каждый годъ, и именно въ то самое время. дълалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затъваютъ свое, и вотъ такъ и дергаетъ пуститься въприсядку.

<sup>\*)</sup> Схотри! смотри! мать, пакъ сумасиединая, скачеть!

## ВЕЧЕРА

## HA XYTOPB BINBB ANKAHBKN.

повъсти,

изданныя

пасичникомъ рудымъ панькомъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Вотъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, послълняя! Не хот глось, крънко не хотълось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на хуторѣ уже начинаютъ смѣяться надо мною: «Воть», говорять, «одурѣль старый дѣдъ: на старости лъть тьшится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, в врно, думаете, что я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прикидываться, когда во рту совствить зубовъ натъ! Теперь, если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, а твердое-то ни за что не откущу. Такъ вотъ вамъ опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно съ тѣмъ, съ которымъ, Богъ знаетъ, скоро ли увидитесь. Въ этой книжкѣ услышите разсказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая только развѣ Өомы Григорьевича. А того гороховаго панича, что разсказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ, котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не могло понять, уже давно нътъ. Послъ того, какъ разссорился со всеми, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да, я вамъ не разсказывалъ этого случая? Послушайте, туть прекомедія была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около лъта, да чуть ли не на самый день моего патрона, прі вхали ко мнъ въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забывають

старика. Уже есть пятидесятый годь, какь я зачаль поминть свои именины; который же точно мив годъ, этого ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть, близъ семидесяти. Диканьскій-то попъ, отецъ Харламній, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесять леть, какъ его неть на свёте). Воть пріёхали ко мив гости: Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, засъдатель Харлампій Кириловичъ Хлоста; прівхалъ еще... вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда говоритъ, то всегда щелкнетъ напередъ пальцемъ и подопрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время вспомню. Пріфхаль и знакомый вамъ паничъ изъ Иолтавы. Өомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человъкъ. Разговорились всъ (опять нужно вамъ замътить, что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора: я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ говорять, вмъсть и услаждение и назидательность была), разговорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно напередъ хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу, а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будеть!» подхватилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ свой и прошедши важнымъ шагомь по комнатъ: «ничего не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ, а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совъсти: слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ смородинный листъ, нечуй-вътеръ, трилистникъ; но чтобы клали кануперъ... нѣтъ, я не слыхивалъ объ этомъ. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ добраго человѣка, отвелъ я его потихоньку въ сторону: «Слушай, Макаръ Назаровичъ, эй, не смѣнин народъ! Ты человъкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, объдалъ

разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь что-нибуть подобное тамъ, въдь тебя же осмъютъ всъ!» Что-жъ-бы, вы думали, онъ сказалъ на это?-Ничего! плюнуль на поль, взяль шапку и вышель. Хоть бы простился съ къмъ, хоть бы кивнуль кому головою; только слышали мы, какъ подътжала къ воротамъ телтжка со звонкомъ; сълъ и уъхалъ. И лучше! Не нужно намъ такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что хуже нътъ ничего на свътъ, какъ эта знать. Что его дядя быль когда-то комиссаромь, такъ и носъ несеть вверхъ. Да будто комиссаръ такой уже чинь, что выше нътъ его на свътъ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нътъ. не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примъръ Оома Григорьевичъ; кажется, и не знатный человъкъ, а посмотрѣть на него: въ лицѣ какая-то важность сіяеть, даже когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чувствуещь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоеть на крылосѣ-умиленіе неизобразимое! Растаяль бы, казалось, весь!.. А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ. что безъ его сказокъ и обойтиться нельзя. Вотъ, всеже-таки набралась книжка,

Я. помнится, объщаль вамь, что въ этой книжкъ будеть и моя сказка. И точно, хотъль было это сдълать, по увидъль, что для сказки моей нужно, по крайней мъръ, три такихъ книжки. Думаль было особо напечатать ее, но передумаль. Въдь я знаю васъ: станете смъяться надъ старикомъ. Нъть, не хочу! Прощайте! Долго, а можетъ-быть, совсъмъ не увидимся. Да что? въдь вамъ все равно, хоть бы и не было совсъмъ меня на свътъ. Пройдеть годь, другой, — и изъ васъ никто послъ не вспомнитъ и не пожальетъ о старомъ пасичникъ Рудомъ Панькъ.

## ночь передъ рождествомъ.

Последній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звёзды; мёсяцъ величаво подпялся на небо посвётить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всёмъ было весело колядовать и славить Христа \*). Морозило сильнёе, чёмъ съ утра; но за то такъ было тихо, что скринъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ип одна толна парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мёсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкою, какъ бы вызывая принаряживавшихся дёвушекъ выбёжать скоре на скрипучій снёгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмёсть съ дымомъ, поднялась вёдьма верхомъ на метлё.

Если бы въ это время провзжалъ сорочинскій засъдатель на тройкъ обывательскихъ лошадей, въ шапкъ съ барашковымъ околышкомъ, сдъланной по манеру уланскому, въ синемъ тулупъ, подбитомъ черными смушками, съ дъя-

<sup>\*)</sup> Колядовать у насъ называется пъть подъ окнами наканупъ Рождества пъсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуеть, всегда кинетъ въ мъшокъ хозяйка, или хозяинъ, или кто остается дома колбасу, или хлъбъ, или мъдный грошъ, чъмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Оснпъ запретилъ было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ народъ угождаетъ сатанъ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нътъ про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христа, а при концъ желаютъ здоровья хозянну, хозяйкъ, дътямъ и всему дому.

вольски силетенною илетью, которою имфеть онъ обыкисвеніе подгонять своего яміцика, то онъ вірно бы примітиль ее, потому что отъ сорочинскаго засъдателя ни одна въдьма на свътъ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукъ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложить добрый человѣкъ, въ воскресный день, въ шинкъ. Но сорочинскій засъдатель не проъзжаль, да и какое ему діло до чужихъ, —у него своя волость. А відьма между тымь поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. По гдв ни показывалось пятнышко, тамъ звёзды, одна за другою, пропадали на небъ. Скоро въдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блествли. Вдругъ, съ противной стороны. ноказалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надълъ на носъ, вийсто очковъ, колеса съ комиссаровой брички. и тогда бы не распозналь, что это такое. Спереди совершенно нѣмецъ \*: узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія им'влъ яресковскій голова, то онъ переломаль бы ихъ въ первомъ козачкъ. По за то сзади онъ быль настоящій губернскій стрянчій въ мундиръ, потому что у него висълъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развѣ но козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожкамъ, торчавинимъ на головф, и что весь былъ не бфлфе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не намецъ и не губернскій стрянчій, а просто чорть, которому последняя ночь осталась шататься по облому свъту и выучивать грфхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами къ заутрень, побъжить онъ безъ оглядки, поджавши хвость, въ свою берлогу.

<sup>\*)</sup> Иъмпемъ навываютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь опъ французъ, или цесарецъ, или шведъ — все иъмецъ.

Между тамъ чортъ крался нотихоньку къ масяцу и уже протянуль было руку схватить его; но вдругъ отдернуль ее назадъ, какъ бы обжегнись, пососалъ нальцы, заболталъ ногою и забажалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и отдернулъ руку. Однакожъ, несмотря на всв неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбажавни, вдругъ схватиль онъ объими руками масяцъ: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставний гольми руками огонь для своей люльки; наконецъ посившно сиряталъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, побажалъ далаве.

Въ Диканькъ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мъсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видълъ, что мъсяцъ, ни съ того, ни съ сего, танцоваль на неов, и увтряль съ божбою въ томъ все село: но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. По какая же была причина решиться чорту на такое беззаконное діло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутью, гдѣ будутъ: голова, прібхавшій изъ архіерейской півческой родичь дьяка. въ синемъ сюртукъ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ Свербыгузъ и еще кое-кто; гдф, кромф кутьи, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съвстного. А между тъмъ его дочка, красавица на всемъ селъ, останется дома, а къ дочкъ, навърное, придетъ кузнецъ. силачъ и детина хоть куда, который чорту быль противите проповедей отца Кондрата. Въ досужее отъ дель время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ лучинимъ живоинсцемъ во всемъ околоткъ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотинкъ Л...ко вызываль его нарочно въ Полтаву выкрасить дощатый заборь около его дома. Всв миски, изъ которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были размалеваны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человѣкъ и писалъ часто образа святыхъ: и тенерь еще можно найти въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеваниая на ствив церковной въ правомъ притворъ, на которой изобразилъ онъ святого Истра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа: испуганный чортъ метался во всъ стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде гръшники били и гоняли его кнутами, польнами и всъмъ, чъмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскъ, чортъ всъми силами старался мъщать ему: толкалъ невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницъ золу и обсыпалъ ею картину; но, несмотря на все, работа былъ кончена, доска внесена въ церковь и вдълана въ стъну притвора, и съ той поры чортъ поклялся метить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на обломъ свётё; но и въ эту ночь онъ выискивалъ чёмъ-нио́удь выместить на кузнецё свею злоо́у. И для этого рёшился украсть мёсяцъ, въ той надеждё, что старый Чуо́ъ лёнивъ и не легокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ изо́ы не такъ о́лизко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огио́ала оврагъ. Еще при мёсячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафранъ, могла о́ы замасить Чуо́а; но въ такую темноту врядъ ли о́ы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который о́ылъ издавна не въ ладахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважится итти къ дочкё, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не только къ дьяку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ темнотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подъѣхавши мелкимъ бѣсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился нашёнтывать на ухо то самос, что обыкновенно нашёнтытаютъ всему женскому роду. Чудно устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, что ни живетъ въ немъ, все сплится перенимать и передразнивать одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулунахъ, а все мел-

кое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засъдатель, и подкоморій отсмалили себь новыя шубы изърьшетиловскихъ смушекъ съ суконною покрышкою. Канцеляристь и волостной писарь третьяго года взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь сдѣлалъ себь нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это люди не булутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося и себь туда же. Досаднѣе всего то, что онъ, вѣрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура—взглянуть совѣстно. Рожа, какъ говоритъ Өома Григорьевичъ, мерзостьмерзостью, однакожъ и онъ строитъ любовныя куры! Но на небь и подъ небомъ такъ сдѣлалось темно, что ничего нельзя уже было видѣть. что происходило далѣе между ними.

«Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?» говорилъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ обросшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ недѣль не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно мужиги бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. «Тамъ теперь будетъ добрая попойка!» продолжалъ Чубъ, осклабивъ при этомъ свое лицо. «Какъ бы только намъ не опоздать!»

При семъ Чубъ поправиль свой поясъ, перехватывавшій илотно его тулупъ, нахлобучиль крѣпче свою шапку, стиснуль въ рукѣ кнуть—страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился... «Что за дъяволъ! Смотри! смотри, Панасъ!»...

«Что?» произнесъ кумъ и педнялъ свою голову также вверхъ.

«Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!»

«Что за пропасть! Въ самомъ деле, иетъ месяца».

«То-то, что нѣтъ!» выговорилъ Чубъ съ нѣкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. «Тебѣ, небось, и нужды пѣтъ»

«А что мив двлать?»

«Падобно же было», продолжаль Чубъ, утирая рукавомъ усы, «какому-то дьяволу — чтобъ ему не довелось, собакъ, по-утру рюмки водки выпить! — вмѣшаться!... Право, какъ будто на смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣлъ въ окно: ночь — чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все было видно, какъ днемъ. Не усиѣлъ выйти за дверь, и вотъ, хоть глазъ выколи! [Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!]»

Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тъмъ, въ то же время, раздумываль, на что бы рышиться. Ему до смерти хотъюсь покалякать о всякомъ вздоръ у дьяка, гдъ, безъ всякаго сомнінія, сиділь уже и голова, и прітажій басъ, и дегтярь Микита, фздившій черезь каждыя двф недъли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что вев міряне брались за животы со сміху. Уже виділь Чубъ мысленно стоявшую на столѣ варенуху. Все это было заманчиво, правда: но темнота ночи напомнила ему о той лвин, которая такъ мила всвиъ козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкъ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упонтельную дремоту колядки и ифсии веселыхъ нарубковъ и дфвушекъ, толиящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнънія, ръшился на послъднее, если бы быль одинь; но тенерь обоимъ не такъ скучно и страшно итти темною ночью, да и не хотвлось-таки показаться передъ другими льнивымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.

«Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?»

«Ифтъ».

«Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?»

«Кой чорть, славный!» отвѣчаль кумь, закрывая берестовую тавлинку, исколотую узорами: «старая курица не чихнеть!»

«Я помню», продолжаль все такъ же Чубъ: «мив покойный

шинкарь Зузуля разъ прпвезъ табаку изъ Иѣжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ».

«Такъ, ножалуй, останемся дома», произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ вѣрно бы рѣшился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало итти наперекоръ. «Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно итти!»

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказалъ. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ и сдѣлалъ-таки не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго движенія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, почесалъ палочкой батога свои плечи,— и два кума отправились въ дорогу.

Теперь посмотримъ, что делаетъ, оставшись одна, красавица-дочка. Оксанъ не минуло еще и семнадцати лътъ, какъ во всемъ почти свътъ, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и рачей было, что про нее. Нарубки гуртомъ провозгласили, что лучшей дввки и не было еще никогда, и не будеть никогда на сель. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтѣ и запаскъ, а въ какомъ-нибудь капотъ, то разогнала бы всъхъ своихъ дівокъ. Парубки гонялись за нею толиами; но, потерявши теривніе, оставляли мало-по-малу своенравную красавицу и обращались къ другимъ, не такъ избалованнымъ. Одинъ только кузнецъ былъ упрямъ и не оставлялъ своего волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ничуть не лучше, чемъ съ другими. По выходе отца своего, Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла налюбоваться собою.

«Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?» говорила она, какъ бы разсъянно, для того только, чтобы объ чемъ-нибудь поболтать съ собою. «Лгутъ люди, я совствить не хороша!»

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее, живое, въ дѣтской юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало противное.

«Развѣ черныя брови и очи мои», продолжала красавица, не выпуская зеркала: «такъ хороши, что уже равныхъ имъ нѣтъ и на свѣтѣ? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ кверху носѣ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши мои черныя косы? Ухъ, ихъ можно испугаться вечеромъ: онѣ, какъ длинныя змѣи, перевились и обвились вокругъ моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ не хороша!» И, отодвитая нѣсколько подалѣе отъ себя зеркало, вскрикнула: «Пѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости. Онъ зацѣлуетъ меня на смерть».

«Чудная дѣвка!» прошенталъ вошедшій тихо кузнецъ. «И хвастовства у нея мало! Съ часъ стоптъ, глядясь въ зеркало, и не наглядится, и еще хвалить себя вслухъ!»

«Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня», продолжала хорошенькая кокетка: «какъ я плавно выступаю; у меня сорочка шита краснымъ шелкомъ. А какія ленты на головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! Все это накупилъ мнъ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ женился самый лучшій молодецъ на свѣтъ». И, усмѣхнувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.

Кузнецъ и руки опустилъ.

Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чудной дівушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издівка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хорошо, что расцѣловать ее милліонъ разъ — вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

«Зачьмъ ты пришелъ сюда?» такъ начала говорить Оксана. «Развъ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою? Вы всъ мастера подъъзжать къ намъ. Вмигъ пронюхаете, когда отцовъ нътъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой готовъ?»

«Будетъ готовъ, мое серденько, послѣ праздника будетъ готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двѣ ночи не выходилъ изъ кузницы. За то ни у одной поповны не будетъ такого сундука. Желѣзо на оковку положилъ такое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хотъ весь околотокъ выходи своими бѣленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіс цвѣты. Горѣть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядѣть на тебя!»

«Кто-жъ тебѣ запрещаетъ? Говори и гляди!»

Туть сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало и стала поправлять на головѣ свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ ланктахъ и отсвѣтилось въ очахъ.

«Позволь и мий сфсть возий тебя!» сказаль кузнецъ.

«Садись», проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ довольныхъ очахъ то же самое чувство.

«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцѣловать тебя!» пропзнесъ ободренный кузнецъ и прижаль ее къ себѣ, въ намѣреніи схватить поцѣлуй. Но Оксана отклонила свеи щеки, находившіяся уже на непримѣтномъ разстояніи отъ губъ кузнеца, и оттолкнула его. — «Чего тебѣ еще хочется? Ему, когда медъ, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче желѣза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я думаю, меня всю обмаралъ своею сажею».

Туть она поднесла зеркало и спова начала передъ нимъ охорашиваться.

«Не любить она меня!» думаль про себя, повъся голову, кузнець. «Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ нею, и въкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дъвка! Чего бы я не далъ, чтобы узнать, что у нея на сердиъ, кого она любитъ. Но нътъ, ей и нужды нътъ ни до кого. Она любуется сама собою; мучитъ меня бъднаго, а я за грустью не вижу свъта. А я ее такъ люблю, какъ ни одинъ человъкъ на свътъ не любилъ и не будетъ никогда любить».

«Правда ли, что твоя мать вѣдьма?» произнесла Оксана и засмѣялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцѣ и въ тихо встрепенувшихся жилахъ, и за всѣмъ тѣмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

«Что мив до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все. что ни есть дорогого на свътъ. Если-бъ меня призвалъ царь и сказалъ: «Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшаго въ моемъ царствъ, все отдамъ тебъ. Прикажу тебъ сдълать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами».—«Не хочу», сказалъ бы я царю, «ни каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай миъ лучше мою Оксану!»

«Видинь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. Увидинь, когда онъ не жепится на твоей матери!» проговерила, лукаво усмѣхнувшись, Оксана. «Однакожъ дѣвчата не приходятъ... Что-бъ это значило? Давно уже пора колядовать, мнъ становится скучно».

«Богъ съ ними, моя красавица!»

«Какъ бы не такъ! Съ ними, върпо, придутъ парубки. Ту:ъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смѣшныхъ исторій!»

«Такъ тебѣ весело съ ними?»

«Да ужь веселье, чьмъ съ тобою. Л! кто-то стукнуль; върно, дъвчата съ нарубками».

«Чего мив больше ждать?» говориль самъ съ собою кузнецъ. «Она издвается надо мною. Ей я столько же дорогъ, какъ перержавввшая подкова. По если-жъ такъ, не достанется по крайней мврв другому посмвяться надо мною. Пусть только я навврное замвчу, кто ей правится болье моего, я отучу...»

Стукъ въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голосъ: «отвори!» прервалъ его размышленія.

«Постой, я самъ отворю», сказалъ кузнецъ и вышелъ въ сѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому попавшемуся человѣку.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгиваль съ одного копытца на другое и дуль себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колнакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслёдъ за нею. По такъ какъ это животное проворнёе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наёхалъ при самомъ входё въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядёть, не назвалъ ли сынъ ся Вакула въ хату гостей; но, увидѣвши, что никого не было, выключая только мѣшки, которые лежали посереди хаты, вылѣзла изъ печки, скинула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ узнать, что она за минуту назадъ ѣздила на метлѣ.

Мать кузнеца Вакулы имфла отъ роду не больше сорока льтъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею въ такіе годы. Однакожъ она такъ умѣла причаровать къ себъ самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мішаеть между прочимь замітить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Осинъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и козакъ Корній Чубъ, и козакъ Касьянъ Свербыгузъ. И, къ чести ея сказать, она умъла искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ называють себя козаки, одфтый въ кобенякъ съ видлогою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурнал погода, въ шинокъ, -- какъ не зайти къ Солохѣ, не повсть жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ тенлой изой съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде чёмъ достигалъ шинка, и называлъ это — заходить по дорогв. А пойдеть ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ церковь, надавши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станетъ прямо близъ праваго крылоса, то дьякъ уже, вёрно, закашливался и прищуривалъ невольно въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывалъ за ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близъ его сосъду: «Эхъ, добрая баба! чортъ-баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думаль, что она кланяется ему одному.

По охотникъ мѣшаться въ чужія дѣла тотчасъ бы замѣтилъ, что Солоха была привѣтливѣе всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ хлѣба всегда стояли передъ его хатою. Двѣ пары дюжихъ воловъ всякій разъвысовывали своп головы изъ плетенаго сарая па улицу и

мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю—толетаго быка. Бородатый козель взбирался на самую крышу и дребезжаль оттуда рёзкимъ голосомъ, какъ городничій, дразня выступавшихъ по двору пидвекъ и оборачиваясь задомъ, когда завидывалъ своихъ непріятелей-мальчишекъ, издъвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кунтушей съ золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. Въ огородъ, кромъ маку, капусты, подсолнечниковъ, засвалось еще каждый годъ двв нивы табаку. Все это Солоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяйству, заранње размышляя о томъ, какой оно приметъ порядокъ, когда перейдетъ въ ея руки, и удвоивала благосклонность къ старому Чубу. А чтобы, какимъ-нибудь образомъ, сынъ ея Вакула не подъбхалъ къ его дочери и не усиблъ прибрать всего себф, и тогда бы, навфрио, не допустиль ее мѣшаться ни во что, она прибѣгнула къ обыкновенному средству всёхъ сорокалётнихъ кумущекъ — ссорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ-быть, эти самыя хитрости и смътливость ея были виною, что кое-гдъ начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдф-нибудь на веселой сходкъ лишнее, что Солоха точно въдьма; что нарубокъ Кизяколупенко видѣлъ у нея сзади хвостъ, величиною не болѣе бабьяго веретена; что она еще въ позапрошлый четвергъ черною кошкою перебѣжала дорогу; что къ попадъв разъ прибъжала свинья, закричала ивтухомъ, надела на голову шапку отца Кондрата и убъжала назадъ...

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ этомъ, пришелъ какой-то коровій пастухъ Тымишъ Коростявый. Онъ не преминулъ разсказать, какъ лѣтомъ, передъ самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, подмостивши подъ голову солому, видѣлъ собственными глазами, что вѣдьма, съ распущенною косою, въ одной рубашкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевельнуться—такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но все это что-то сомпительно, потому что одинъ только сорочинскій заседатель можетъ увидёть вёдьму. И оттого всё именитые козаки махали руками, когда слышали такія рёчи. «Брешутъ, сучи бабы!» бываль обыкновенный отвётъ ихъ.

Выльзии изъ иечки и оправивнись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мъсту; но мынковъ не тронула: «это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесеть!» Чортъ, между тъмъ, когда еще влеталь въ трубу, какъ-то нечаянно оборотивнись, увидълъ Чуба, объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Вмигъ вылетълъ онъ изъ печки, перебъжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всъхъ сторонъ кучи замерзинаго снъту. Поднялась метель. Въ воздухъ забълъло. Снътъ метался взадъ и впередъ съткою и угрожалъ залъпить глаза, ротъ и уши иъшеходамъ. А чортъ улетълъ снова въ трубу, въ твердой увъренности, что Чубъ возвратится вмъстъ съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнеца и, навърное, отпотчуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кистъ и малевать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась метель, и вѣтеръ сталъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъявилъ раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощалъ побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ, эта досада была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того разстоянія, которое они прошли. Путешественники поворотили назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій снѣгъ ничего не было видно.

«Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ», сказалъ, немного отошедии. Чубъ. «Я не вижу ни одной хаты. Эхъ, какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону,— не найдешь ли дороги, а я тѣмъ временемъ поищу здѣсь. Дернетъ же нечистая сила таскаться по такой выогѣ! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу снѣга напустилъ въ очи сатана!»

Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впередъ и наконецъ набрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ его обрадовала, что онъ позабылъ все и, стряхнувши съ себя снѣгъ, вошелъ въ сѣни, нимало не безпокоясь объ оставшемся на улицѣ кумѣ. Чубу показалось между тѣмъ, что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кричать во все горло, но, видя, что кумъ не является, рѣшился итти самъ. Немного пройдя, увидѣлъ онъ свою хату. Сугробы снѣгу лежали около нея и на крышѣ. Хлоная озябшими на холодѣ руками, принялся онъ стучать въ дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

«Чего тебѣ тутъ нужно?» сурово закричалъ вышедшій кузнецъ.

Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отступилъ нѣсколько назадъ. «Э, нѣтъ, это не моя хата», говорилъ онъ про себя: «въ мою хату не забредетъ кузнецъ. Опять же, если присмотрѣться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вотъ на! не распозналъ! Это хата хромого Левченка, который недавно женился на молодой женѣ. У него одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. Однакожъ Левченко сидитъ теперь у дьяка, это я знаю. Зачѣмъ же кузнецъ?.. Э, ге, ге, ге! онъ ходитъ къ его молодой женѣ. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь я все понялъ.»

«Кто ты такой и зачёмъ таскаешься подъ дверями?» ироизнесъ кузнецъ суровёе прежняго и подойдя ближе.

«Иѣтъ, не скажу ему, кто я», подумалъ Чубъ: «чего добраго, еще приколотитъ проклятый выродокъ!» И перемѣнивъ голосъ, отвѣчалъ: «Это я, человѣкъ добрый! Пришелъвамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами».

«Убирайся къ чорту съ своими колядками!» сердито закричалъ Вакула. «Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся сей же часъ вонъ!»

Чубъ самъ уже имѣлъ это благоразумное намѣреніе; но сму досадно показалось, что принужденъ слушаться при-

казаній кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его подъ руку и вынуждаль сказать что-нибудь наперекоръ. «Что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ такъ раскричался?» произнесъ онъ тѣмъ же голосомъ. «Я хочу колядовать, да и полно!»

«Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!» Вслѣдъ за сими словами Чубъ почувствовалъ пребольной ударъ въ плечо.

«Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!» произнесъ онъ, немного отступая.

«Пошелъ, ношелъ!» кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба другимъ толчкомъ.

«Что-жъ ты!» произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ которомъ изображалась и боль, и досада, и робость, «Ты, я вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!»

«Пошелъ, пошелъ!» закричалъ кузнецъ и захлоппулъ дверь.

«Смотри, какъ расхрабрился!» говориль Чубъ, оставшись одинь на улицѣ. «Попробуй, подойди! Вишь какой! Воть большая цяца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Иѣтъ, голубчикъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнецъ и маляръ. Однакожъ, посмотрѣть на спину и плечи: я думаю, синія пятна есть. Должно-быть, больно поколотиль вражій сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бѣсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотиль и тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеникъ! Однакожъ, вѣдь теперь его нѣтъ дома. Солоха, думаю, сидитъ одна. Гм... Оно вѣдь недалеко отсюда—пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не застанеть. Можетъ, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно поколотилъ проклятый кузнецъ!»

Тутъ Чубъ, почесавъ свою синну, отправился въ другую сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи съ Солохою, умаляла немного боль и дѣлала нечувствительнымъ и самый морозъ, который трещалъ по всѣмъ улицамъ, не заглушаемый свистомъ вьюги. По временамъ на лицѣ

его, котораго бороду и усы метель намылила сивтомъ провориве всякаго цырюльника, тирански хватающаго за носъ свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы однакожъ, сивтъ не крестилъ взадъ и впередъ всего передъ глазами, то долго еще можно было бы видвть, какъ Чубъ останавливался, почесывалъ спину, произносилъ: «Больно ноколотилъ проклятый кузнецъ!» и снова отправлялся въ путь.

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи при боку ладунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, нользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ чрезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толинлись колядующіе.

Чудно блещеть мѣсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ шеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, разсказы оглушили кузнеца. Всѣ наперерывъ спѣшили разсказать красавицѣ чтонибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой, и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадой и завистью глядѣлъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

«Э. Одарка!» сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дѣвушекъ: «у тебя новые черевики. Ахъ. какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя есть такой человѣкъ, который все тебѣ нокупаетъ, а мнѣ некому достать такіе славные черевики».

«Пе тужи, моя ненаглядная Оксана!» подхватиль кузнецъ: «я тебѣ достану такіе черевики, какіе рѣдкая панночка носить».

«Ты?» сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на него. «Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе черевики, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь тѣ самые, которые носитъ царица».

«Видишь, какихъ захотвла!» закричала со смвхомъ дввичья толна.

«Да!» продолжала гордо красавица: «будьте всё вы свидётельницы: если кузнецъ Вакула принесетъ тё самые черевики, которые носитъ царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ».

Дъвушки увели съ собою капризную красавицу.

«Смѣйся! смѣйся!» говориль кузнець, выходя вслѣдь за ними. «Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любить,—ну, Богъ съ ней! Будто только на всемъ свѣтѣ одна Оксана. Слава Богу, дѣвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селѣ. Да что Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица рядиться. Иѣтъ, полно! Пора перестать дурачиться».

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносилъ передъ нимъ смѣющійся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: «Достань, кузнецъ, царицыны черевики, выйду за тебя замужъ!» Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанъ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. По кузнецъ шелъ и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на шутку разнѣжился у Солохи: цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ напрямикъ, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправитъ прямо въ пекло. Солоха была не такъ жестока; притомъ же чортъ, какъ извѣстно, дѣйствовалъ съ нею заодно. Она-таки любила видѣть волочившуюся за собою толиу и рѣдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожъ, думала провесть одна, потому что всѣ именитые обитатели села званы были на кутью къ дъяку. Но все пошло иначе: чортъ только-что представилъ свое требованіе, какъ вдругъ послышался стукъ и голосъ дюжаго головы. Солоха побѣжала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежавшій мѣшокъ.

Голова, стряхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а, увидѣвши свѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣреніи провесть вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ и голосъ дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», шепталъ голова: «мив не хочется теперь встрѣтиться съ дьякомъ».

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: уголь высыпала въ кадку, и дюжій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разсказалъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ этому случаю погулять немного у пея, и не испугался метели. Туть онъ подошель къ ней ближе, капплянуль, усмѣхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ которомъ выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: «А что это у васъ, великолѣпная Солоха?» И, сказавши это, отскочиль онъ нѣсколько назадъ.

«Какъ что? рука, Осипъ Пикифоровичъ!» отвѣчала Солоха.

«Гм! рука! Хе, хе, хе!» произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

«А это что у васъ, дражайшая Солоха? произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, приступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

«Будто не видите, Осниъ Инкифоровичъ!» отвѣчала Солоха: «шея, а на шеѣ монисто».

«Гм! на шеѣ монисто! Хе, хе, хе!» и дьякъ снова прошелся по комнатѣ, потирая руки.

«А это что у васъ, несравненная Солоха?..» Пензвъстно, къ чему бы теперь притронулся [сладострастный] дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ и голосъ козака Чуба.

«Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!» закричалъ въ испутъ дъякъ. «Что теперь, если застанутъ особу моего званія?.. Дойдеть до отца Кондрата...»

Но опасенія дьяка были другого рода: онъ боялся болве того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдвлала изъ его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродвтельная Солоха!» говориль онъ, дрожа всвиъ твломъ: «ваша доброта, какъ говорить писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей Богу, стучатся! Охъ, сирячьте меня куда-нибудь».

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и неслишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было пасынать еще съ нолмѣшка угля.

«Здравствуй, Солоха!» сказаль, входя въ хату, Чубъ. «Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Можетъ-быть, я номѣшалъ?..» продолжалъ Чубъ, показавъ на лицъ своемъ веселую и значительную мину, которая заранье давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затьйливую шутку. «Можетъ-быть, вы туть забавлялись съ кѣмъ-нибудь!.. Можетъ-быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» II восхищенный такимъ замѣчаніемъ своимъ, Чубъ засмінялся, внутренно торжествуя, что онъ одинъ только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенъли руки: не разстегну кожуха! Какъ схватилась выога...»

«Отвори!» раздался на улицѣ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

«Стучитъ кто-то», сказалъ остановившійся Чубъ.

«Отвори!» закричали сильнъе прежняго.

«Это кузнецъ!» произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ. «Слышинь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни за что на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырю въ копну величиною!»

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣшокъ, въ которомъ сидѣлъ уже дьякъ. Бѣдный дьякъ не смѣлъ даже изъявить кашлемъ и кряхтѣньемъ боли, когда сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и помѣстилъ свои намерзнувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонамъ его висковъ.

Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шанки, и почти повалился на лавку. Замѣтно было, что онъ былъ весьма не въ духѣ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ

дверь, кто-то постучался снова. Это быль козакъ Свербыгузъ. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ. Онъ былъ ногрузнѣе тѣломъ самого головы и повыше ростомъ Чубова кума. И потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсъянно оглядывалъ углы своей хаты, вслушиваясь по временамъ въ далеко разносившіяся по селу ифени колядующихъ; наконецъ, остановилъ глаза на мфшкахъ.. «Зачфмъ тутъ лежатъ эти мфшки? ихъ давно бы нора убрать отсюда. Черезъ эту глупую любовь я одурфлъ совсфмъ. Завтра праздникъ, а въ хатъ до сихъ поръ еще лежитъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!»

Туть кузнець прасваь кь огромнымь мешкамь, перевязаль ихъ крвиче и готовился взвалить себв на илечи. Но заметно было, что его мысли гуляли, Богь знаеть где; иначе онь бы услышаль, какъ защинель Чубъ, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешокъ веревка, и дюжій голова началь было икать довольно явственно.

«Пеужели не выбъется изъ ума моего эта негодная Оксана?» говориль кузнецъ. «Пе хочу думать о ней; а все думается, и, какъ нарочно, о ней едной только. Отчего это такъ, что дума противъ воли лезеть въ голову? Кой чорть! Мъшки стали какъ будто тяжелье прежияго! Тутъ, върно, положено еще что-нибудь, кромъ угля. Дурень я! я и позабыль, что теперь мик все кажется тяжелке. Прежде, бывало, я могъ согнуть и разогнуть въ одной рукт медный нятакъ и лошадиную подкову, а теперь машковъ съ углемъ не подыму. Скоро буду отъ вътра валиться...» «Пъть!» векричаль онъ, помолчавъ и ободрившись, «Что я за баба! Не дамъ никому смъяться надъ собою! Хоть десять такихъ м виковъ-вев подыму». И бодро взвалилъ себв на илечи м винки, которыхъ не понесли бы два дюжихъ человъка. «Взять и этоть», продолжаль онь, подымая маленькій, на див когораго лежаль, свернувшиев, чоргь. «Тугъ, кажетея, я положиль струменть свой». Сказавь это, онь вышель вонь изъ хаты, насвистывая пѣсню:

Мини съ жинкой не возиться.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицамъ пѣсни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки шалили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какая-нибудь веселая пѣсня, которую тутъ же успѣлъ сложить кто-нибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмѣсто колядки, отпускалъ щедровку и ревѣлъ во все горло:

> Щедрыкъ, ведрыкт! Дайте вареникъ! Грудочку кашки, Кильце ковбаски!

Хохотъ награждалъ затъйника. Маленькія окна подымались и сухощавая рука старухи (которыя однѣ только вмѣстѣ съ степенными отцами оставались въ избахъ) высовывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или кускомъ нирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли мѣшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашедши со всѣхъ сторонъ, окружали толну дѣвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросалъ комомъ снѣга, другой вырывалъ мѣшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ летѣлъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были провеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась! И еще бѣлѣе казался свѣтъ мѣсяца отъ блеска снѣга!

Кузнецъ остановился со своими мѣшками. Ему почудился въ толиѣ дѣвушекъ голосъ и тоненькій смѣхъ Оксаны. Всѣ жилки въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мѣшки, такъ что находившійся на днѣ дьякъ заохаль отъ ушиба и голова икнуль во все горло, побрелъ онъ съ маленькимъ мѣшкомъ на плечахъ вмѣстѣ съ толпою парубковъ, шеднихъ слътомъ за дъвичьей толною, между которою ему послышался голосъ Оксаны.

«Такъ, это она! Стоитъ, какъ царица, и блеститъ черными очами. Ей разсказываетъ что-то видный парубокъ; върно забавное, потому что она смъется. Но она всегда смъется». Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, протерся кузнецъ сквозь толиу и сталъ около нея.

«А, Вакула, ты туть! здравствуй!» сказала красавица съ той же самой усмѣшкой, ь торая чуть не сводила Вакулу съ ума. «Ну, много наколядовалъ? Э, да какой маленькій мѣшокъ! А черевики, которые носить царица, досталь? Достань черевики, выйду за тебя замужъ»... И, засмѣявшись, убѣжала съ толною дѣвушекъ.

Какъ вкопанный, стоялъ кузнецъ на одномъ мѣстѣ. «Нѣгъ, не могу: нѣтъ силъ больше»... произнесъ онъ, наконецъ. «Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ел взглядъ, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ.. Такъ и жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропадай душа! Пойду утоплюсь въ пролубѣ, и поминай, какъ звали!»

Тутъ ръшительнымъ шагомъ ношелъ онъ впередъ, догналъ толну дъвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: «Прощай, Оксана! Ищи сеоъ, какого хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этомъ свътъ».

Красавица казалас удивленною, хотвла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукой и убѣжалъ.

«Куда, Вакула?» кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца. «Прощайте, братцы!» кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. «Дастъ Бэгъ, увидимся на томъ свѣтѣ, а на эгомъ уже не гулять намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ нанихиду по моей грѣшной душѣ. Свѣчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Магери, грѣшенъ, не обмалевалъ за мірскими дѣлами. Все добро, какое найдется въ моей скрынѣ, на церковь. Прощайте!»

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова обжать съ мѣшкомъ на спинъ.

«Онъ повредился!» говорили парубки.

«Пропадшая душа!» набожно пробормотала проходившая мимо старуха: «пойти разсказать, какъ кузнецъ повѣсился!»

Вакула, между тъмъ, пробъжавши нъсколько улицъ, остановился перевесть духъ. «Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?» подумалъ онъ: «какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!»

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе; ударилъ по мѣшку дюжимъ кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ быль точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ самъ убѣжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лътъ десять, а можетъ, и пятнадцать, какъ онъ жилъ въ Диканькъ. Сначала онъ жилъ, какъ настоящій запорожецъ: ничего не работаль, спаль три четверти дня, фль за шестерыхъ косарей, и выпиваль за однимъ разомъ почти по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ довольно увъсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдёлаль онъ шагъ, ногъ совершенно не было замътно, и казалось. винокуренная кадь двигалась по улиць. Можетъ-быть, это самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло нъсколькихъ недъль послъ прибытія его въ село, какъ всъ уже узнали, что онъ знахарь. Бывалъ ли кто боленъ чемъ. тотчасъ призывалъ Пацюка; а Пацюку стоило только попентать несколько словь, и недугь какъ будго рукою снимался. Случалось ли. что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьей костью. Пацюкъ умѣль такъ искусно ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ нослѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причиною этому была, можетъ-быть, лѣнь, а можетъ и то, что пролѣзать въ двери дѣлалось для него съ каждымъ годомъ труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имѣли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидѣлъ Пацюка, сидѣвшаго на полу, по-турецки, передъ небольшою кадушкою, на которой стояла миска съ галушками. Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнѣ съ его ртомъ. Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ слегка голову къ мискѣ и хлебалъ жижу, схватывая по временамъ зубами галушки.

«Нѣтъ, этотъ», подумалъ Вакула про себя, «еще лѣнивѣе Чуба: тотъ, по крайней мѣрѣ, ѣстъ ложкою, а этотъ и руки не хочетъ поднять!»

Пацюкъ, вѣрно, крѣпко занятъ былъ галушками, потому что, казалось, совсѣмъ не замѣтилъ прихода кузнеца, который, едва ступивши на порогъ, отвѣсилъ ему пренизкій поклонъ.

«Я къ твоей милости пришелъ, Пацюкъ!» сказалъ Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хлебать галушки.

«Ты, говорять, не во гнѣвъ будь сказано»... сказаль. собираясь съ духомъ, кузнецъ: «я веду объ этомъ рѣчь не для того, чтобы тебѣ нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни чорту».

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что выразился все еще напрямикъ и мало смягчилъ крѣпкія слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмѣстѣ съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгала ему лица.

Но Пацюкъ взглянуль и снова началъ хлебать галушки Ободренный кузнецъ рёшился продолжать: «Къ тебё пришелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебё всего, добра всякаго въ довольствіи, хлёба въ пропорцін!» (Кузнецъ иногда умёлъ ввернуть модное слово: въ томъ онъ понаторёлъ въ бытность еще въ Полтавё, когда размалевывалъ сотнику дощатый заборъ). «Пропадать приходится мнё, грёшному! Ничто не поможеть мнё на свётё! Что будетъ, то будетъ. Приходится просить помоши у самого чорта. Что-жъ, Пацюкъ». произнесъ кузнецъ, видя неизмённое его молчаніе-«какъ мнё быть?»

«Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!» отвѣчалъ Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать галушки.

«Для того-то я и пришель къ тебѣ», отвѣчаль кузнець: отвѣшивая поклонъ: «кромѣ тебя, думаю, никто ма свѣтѣ не знаетъ къ нему дороги».

Пацюкъ ни слова, и довдалъ остальныя галушки. «Сдвлай милость, человвкъ добрый, не откажи!» наступалъ кузнецъ. «Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, пшена, или иного прочаго, въ случав потребности... какъ обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Разскажи хоть, какъ, примврно сказать, попасть на дорогу къ нему?»

«Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за плечами», произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего положенія.

Вакула уставиль въ него глаза, какъ будто бы на лбу его написано было изъяснение этихъ словъ. «Что онъ говоритъ?» безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое слово.

Но Пацюкъ молчалъ.

Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ деревянныя миски: одна была наполнена варениками, дру-

гая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотримъ», говорилъ онъ самъ себъ: «какъ будетъ ъсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ. върно. не захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да г нельзя: нужно вареникъ сперва обмакнуть въ сметану.»

Только-что онъ усивлъ это подумать, Пацюкъ разинулъ роть, поглядвлъ на вареники и еще сильнве разинулъ роть. Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ съвлъ и снова разинулъ ротъ, и вареникъ такимъ же порядкомъ отправился снова. На себя только принималъ онъ трудъ жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» подумаль кузнець, разинувъ отъ удивленія роть, и тоть же чась замѣтиль, что вареникъ лѣзеть и къ нему въ роть, и уже вымазаль губы сметаною. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ началь размышлять о томъ, какія чудеса бывають на свѣть и до какихъ мудростей доводить человѣка нечистая сила, замѣчая притомъ, что одинъ только Пацюкъ можеть помочь ему.

«Поклонюсь ему еще, пусть растолкуеть хорошенько... Однако, что за чорть! Вёдь сегодня голодная кутья, а онъ ёсть вареники, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дёль, за дуракъ: стою туть и гръха набираюсь! Назадъ!...» И набожный кузнецъ опрометью выбъжаль изъ хаты.

Однакожъ чортъ, сидъвшій въ мѣшкѣ и заранѣе уже радовавшійся, не могъ вытериѣть, чтобы ушла изъ рукъ его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустилъ мѣшокъ, онъ выскочилъ изъ него и сълъ верхомъ ему на шею.

Морозъ подралъ по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣднѣвъ. не зналъ онъ, что дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... По чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему на правое ухо. сказалъ: «Это я. твой другъ; все сдѣлаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочень», пискпулъ онъ ему въ лъвое ухо. «Оксана будетъ сегодня же наша», шеннулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.

«Изволь», сказаль онъ, наконецъ: «за такую цѣну готовъ быть твонмъ!»

Чортъ всилеснулъ руками и началъ отъ радости галопировать на шев кузнеца. «Теперь-то попался кузнець!» думалъ онъ про себя: «теперь-то вымещу я на тебь, голубчикъ, всв твоп малеванья и небылицы, взводимыя на чертей! Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ. что самый набожнъйшій изъ всего села человькъ въ моихърукахъ?»

Тутъ чортъ засмѣялся отъ радости, вспомнивши, какъ будетъ дразнить въ аду все хвостатое племя, какъ будетъ бѣситься хромой чортъ, считавшійся между ними первымъ на выдумки.

«Ну, Вакула!» пропищаль чорть, все такъ же, не слѣзая съ шен, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не убѣжалъ: «ты знаешь, что безъ контракта ничего не дѣлаютъ.»

«Я готовъ!» сказалъ кузнецъ. «У васъ, я слышалъ, раснисываются кровью; постой же, я достану въ карманѣ гвоздь!»

Тутъ онъ заложилъ назадъ руку — и хвать чорта за хвостъ.

«Вишь, какой шутникъ!» закричалъ, смѣясь, чортъ: «ну, нолно, довольно уже шалить!»

«Постой, голубчикъ!» закричалъ кузнецъ. «А вотъ это какъ тебъ покажется?» При этомъ словъ онъ сотворилъ крестъ, и чортъ сдълался такъ тихъ, какъ ягненокъ. «Постой же», сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю: «будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ».

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія.

«Помилуй, Вакула!» жалобно простональ чорть: «все,

что для тебя нужно, все сдълаю; отпусти только душу на покаянье: не клади на меня страшнаго креста!»

«А, вотъ какимъ голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышпшь? Да несись, какъ птица!»

«Куда?» произнесъ печальный чорть.

«Въ Петеро́ургъ, прямо къ царицѣ!» И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странныхъ ръчахъ кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ нимъ. «Что, если онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшится на что-нио́удь страшное? Чего добраго! Можетъ-быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ другую, и съ досады станетъ называть ее первою красавицею на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! Онъ меня ни за что не промѣняетъ; онъ шалитъ, прикидывается. Не пройдетъ минутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, придетъ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно ему дать, какъ о́удто нехотя, поцѣловать себя. То-то онъ обрадуется!» И вѣтреная красавица уже шутила со своими подругами.

«Постойте», сказала одна изъ нихъ: «кузнецъ позабылъ мѣшки свои; смотрите, какіе страшные мѣшки! Онъ не понашему наколядовалъ; я думаю, сюда по цѣлой четверти барана кидали; а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. Роскошь! цѣлые праздники можно объѣдаться».

«Это кузнецовы мѣшки?» подхватила Оксана: «утащимъ скорѣе ихъ хоть ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько. что онъ сюда наклалъ.»

Всв со смвхомъ одобрили такое предложение.

«По мы не поднимемъ ихъ!» закричала вся толпа вдругъ, силясь сдвинуть мѣшки.

«Постойте», сказала Оксана: «побъжимъ скорѣе за сапками и отвеземъ на санкахъ!» И толпа побъжала за санками.

Ильникамъ сильно прискучило сидеть въ мъшкахъ, несмотря на то, что дьякъ проткнулъ для себя нальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ быть, онъ нашель бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мышка при всъхъ, показать себя на смъхъ... это удерживало его, и онъ ръшился ждать, слегка только покряхтывая подъ невѣжливыми саногами Чуба. Чубъ самъ не менѣс желаль свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидъть страхъ было неловко. Но, какъ скоро услышалъ ръшение своей дочери, успокоился и не хотъль уже вылъзть, разсуждая, что къ хать своей нужно пройти, по крайней мфрф, шаговъ съ сотню, а можетъ-быть, и другую; вылъзши же, нужно оправиться, застегнуть кожухъ, подвязать ноясъ — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезуть на санкахъ.

Но случилось совстви не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ то время, когда дъвчата убъжали за санками, худощавый кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духф. Шинкарка никакимъ образомъ не рфшалась ему вфрить въ долгъ. Онъ хотель было дожидаться въ шинкъ. авось-либо придеть какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуеть его; но, какъ нарочно, всв дворяне оставались дома и, какъ честные христіане, ёли кутью посреди своихъ домашнихъ: Размышляя о развращении нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жидовки, продающей вино, кумъ набрель на мъшки и остановился въ изумленіи. «Вишь, какіе мъшки кто-то бросиль на дороги!» сказаль онь, осматриваясь по сторонамъ. «Должно-быть, тутъ и свинина есть. Полвало же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экіе страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре; хотя бы были туть однъ паляницы, и то въ шмакъ: жидовка за каждую паляницу даеть осьмуху водки. Утащить скорбе, чтобы кто не увидѣлъ.»

Туть взвалиль онь сео́в на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и льякомъ, но почувствоваль, что опъ слишкомъ тяжелъ. «Иѣтъ, одному будетъ тяжело несть», проговориль онъ. «А вотъ, какъ нарочно, пдетъ ткачъ Шапуваленко, Здравствуй, Остапъ!»

- «Здравствуй», сказалъ. остановившись, ткачъ.
- «Куда идень?»
  - «А такъ: иду, куда ноги идутъ».
- «Помоги, человъкъ добрый, мъшки снесть! Кто-то колядовалъ, да и кинулъ посереди дороги. Добромъ раздълимся пополамъ».

«Мѣшки? а съ чѣмъ мѣшки: съ книшами или паляницами?»

«Да, думаю, всего есть.»

Тутъ выдернули они наскоро изъ плетня палки, положили на нихъ мѣшокъ и понесли на плечахъ.

«Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?» спросилъ дорогою ткачъ.

«Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шинокъ; да въдь проклятая жидовка не повъритъ, подумаетъ еще, что гдънибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помъщаетъ: жинки нътъ дома.»

«Да точно ли ея нѣтъ дома?» спросилъ осторожный ткачъ.

«Слава Богу, мы не совсѣмъ еще безъ ума», сказалъ кумъ: «чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, думаю, протаскается съ бабами до свѣта.»

«Кто тамъ?» закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ съняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мъшкомъ, и отворяя дверь хаты.

Кумъ остолбенълъ.

«Вотъ тебъ на!» произнесъ ткачъ, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бъломъ свътъ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидъла дома, и почти весь день пресмыкаласъ у кумущекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ъла съ боль-

нимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ иужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старъе шароваръ волостного писаря; крыша въ некоторыхъ местахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходившій изъ дому, никогда не браль палки для собакъ, въ надеждь, что будеть проходить мимо кумова огорода и выдернеть любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нъжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подале отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любиль уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась разсказывать старушкамъ о безчинствъ своего мужа и о претерпънныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себѣ представить, какъ были озадачены ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видѣла старыми глазами, однакожъ мѣшокъ замѣтила. «Вотъ это хорошо!» сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замѣтна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ, я думаю, гдѣ-нибудь подцѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!»

«Лысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы», сказалъ, пріосанясь, кумъ.

«Тебѣ какое дѣло?» сказалъ ткачъ: «мы наколядовали, а не ты».

«Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!» вскричала жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мѣшку.

Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заставили ее попятиться назадъ. Не успѣли они оправиться,

какъ супруга выбъжала въ съни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворно хватила кочергою мужа по рукамъ, ткача по спинъ и уже стояла возлъ мъшка.

«Что мы допустили ее?» сказаль ткачь, очнувшись.

«Э, что мы допустили! А отчего ты допустиль?» сказаль хладнокровно кумъ.

«У васъ кочерга, видно, желѣзная!» сказалъ послѣ небольшого молчанія ткачъ, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый годъ на ярмаркѣ кочергу, дала пивкопы: та ничего... не больно...»

Между тѣмъ торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидѣли мѣшокъ, на этотъ разъ обманулись. «Э, да тутъ лежитъ цѣлый кабанъ!» вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

«Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!» толкалъ ткачъ кума: «а все ты виноватъ!»

«Что-жъ дълать!» произнесъ, пожимая плечами, кумъ.

«Какъ что: чего мы стоимъ? Отнимемъ мъшокъ! Ну, приступай!»

«Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!» кричалъ, выступая, ткачъ.

«Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!» говориль, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время вылѣзъ изъ мѣшка и сталъ посереди сѣней, потягиваясь. какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и всъ невольно разинули рты.

«Что-жъ она. дура, говоритъ: кабанъ! Это не кабанъ!» сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

«Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!» сказалт ткачъ, пятясь отъ испугу. «Хоть, что хочешь, говори, хоть тресни, а не обощлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не пролѣзетъ въ окошко!»

«Это кумъ!» векрикнулъ, вглядвишись, кумъ.

«А ты думаль кто?» сказаль Чубъ, усмѣхаясь. «Чтò, славную я выкинуль надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадую: въ мѣшкѣ лежить еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось».

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за которую начала было тянуть дьяка изъ мѣшка.

«Вотъ и другой еще!» вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. «Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтѣ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ мѣшки!»

«Это дьякъ!» произнесъ, изумивиййся болѣе всѣхъ, Чубъ. «Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!»

Дѣвушки немного удивились, не найдя одного мѣшка. «Нечего дѣлать, будетъ съ насъ и этого», лепетала Оксана. Всѣ принялись за мѣшокъ и взвалили его на санки.

Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закричить, чтобы его выпустили и развязали мѣшокъ, глупыя дѣвчата разбѣгутся: подумаютъ, что въ мѣшкѣ сидитъ дъяволъ,—и онъ останется на улицѣ, можетъ-быть, до завтра.

Дѣвушки, между тѣмъ, дружно взявшись за руки, полетѣли, какъ вихорь, съ санками по скрипучему снѣгу. Многія изъ нихъ, шаля, садились на санки; другія взбирались даже на самого голову. Голова рѣшился сносить все.

Наконецъ, прівхали, отворили настежь двери въ свияхъ и хать, и съ хохотомъ втащили мѣшокъ. «Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ», закричали всѣ, бросившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все время сидънія его въ мѣшкѣ, такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.

«Ахъ, тутъ сидитъ кто-то!» закричали всѣ и въ испутъ бросились вонъ изъ дверей.

«Что за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорѣлыя?» сказалъ, входя въ дверь, Чубъ.

«Ай, батько!» произнесла Оксана: «въ мѣшкѣ сидить кто-то!»

«Въ мѣшкѣ? Гдѣ вы взяли этотъ мѣшокъ?»

«Кузнецъ бросилъ его посереди дороги», сказали вск вдругъ.

«Пу, такъ; не говорилъ ли я?...» подумалъ про себя Чубъ. «Чего-жъ вы испугались? посмотримъ. — А ну-ка, чоловиче, —прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени и отчеству, —вылѣзай изъ мѣшка!»

Голова вылѣзъ.

«Ахъ!» вскрикнули дѣвушки.

«И голова влѣзъ туда-жъ», говорилъ про себя Чубъ въ недоумѣніи, мѣряя его съ головы до ногъ. «Впшь какъ!... Э!...» Болѣе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не меньше смущенъ и не зналъ, что начать. «Должно-быть. на дворѣ холодно?» сказалъ онъ, обращаясь къ Чубу.

«Морозецъ есть», отвѣчалъ Чубъ. «А позволь спросить тебя: чѣмъ ты смазываешь свои саноги, смальцемъ или дегтемъ?» Онъ хотѣлъ не то сказать; онъ хотѣлъ спросить: «какъ ты, голова, залѣзъ въ этотъ мѣшокъ?» но самъ не понималъ, какъ выговорилъ совершенно другое.

«Дегтемъ лучше», сказалъ голова. «Пу, прощай, Чубъ!» И, нахлобучивъ капелюхи, вышелъ изъ хаты.

«Для чего спросилъ я сдуру, чѣмъ онъ мажетъ сапоги!» произнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ голова. «Ай да Солоха! этакого человѣка засадить въ мѣшокъ!... Вишь, чоргова о́ао́а! А я дуракъ... Да гдѣ же тотъ проклятый мѣшокъ?»

«Я кинула его въ уголъ, тамъ больше ничего нѣтъ», сказала Оксана.

«Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Что. нѣтъ? Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее — какъ святая, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въротъ!...»

Но оставимъ Чуба изливать на досугѣ свою досаду и возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакуль, особливо когда поднялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не могъ видіть внизу. и пролетіль, какъ муха, подъ самымъ мфсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то зацынить бы его шапкою. Однакожь, немного спустя, онь ободрился и уже сталъ подшучивать надъ чортомъ. [Его забавляло до крайности, какъ чортъ чихалъ и кашлялъ, когда онъ синмалъ съ шен кипарисный крестикъ и подносиль къ нему. Нарочно поднималь онъ руку почесать голову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летвлъ еще быстрве]. Все было сввтло въ вышинв. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ тумань, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо ихъ, сидя въ горикъ, колдунъ; какъ звъзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ сторонь, облакомь, цълый рой духовь; какъ плясавшій при мфсяцф чортъ снялъ шанку, увидфвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летъла возвращавшаяся назадъ метла, на которой, видно, только-что съвздила, куда нужно, ввдьма... Много еще дряни встръчали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядёть на него, и потомъ снова неслось далье и продолжало свое; кузнецъ все летьль, и вдругъ заблествлъ передъ нимъ Петербургъ весь въ огнъ.

(Тогда была по какому-то случаю иллюминація). Чортъ перелетѣвъ черезъ шлаго́аумъ, оборотился въ коня, и кузнецъ увидѣлъ себя на лихомъ бѣгунѣ середи улицы.

Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по объимъ сторонамъ громоздятся четырехъ-этажныя стъны; стукъ конскихъ конытъ и колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четырехъ сторонъ; дома росли и будто подымались изъ земли на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали: извозчики, форейторы кричали; снътъ свистълъ подъ тысячью летящихъ со всъхъ сторонъ саней; пъщеходы жались и тъснились подъ домами, унизанными плошками, и огромныя тъни ихъ мелькали по стънамъ, достигая головою трубъ и крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всв стороны. Ему казалось, что всв дома устремили на него свои безчисленныя огненныя очи и глядели. Господъ, въ крытыхъ сукномъ шубахъ, онъ увиделъ такъ много, что не зналъ. кому шанку снимать. «Боже ты мой, сколько туть нанства!» подумаль кузнець. «Я думаю, каждый, кто ин пройдеть по улиць въ шубь, то и засъдатель, то и засъдатель! А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ оричкахъ со стеклами, тв. когда не городинчіе, то вврно комиссары, а. можетъ, еще и больше». Его слова прерваны были вопросомъ чорта: «Прямо ли вхать къ царицв?» — «Нвтъ. страшно», подумалъ кузнецъ. «Тутъ, гдъ-то, не знаю, пристали запорожцы, которые провзжали осенью чрезъ Диканьку. Они вхали изъ Свчи съ бумагами къ царицв: все бы таки посовътоваться съ ними. Эй, сатана! пользай ко мет въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!»

И чортъ въ одну минуту похудѣлъ и сдѣлался такимъ маленькимъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ большимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на лѣстницу. отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, увидѣвши убранную комнату: но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ запорождевъ, которые проѣзжали черезъ Ди-

каньку, а теперь сидвли на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курпли самый крвикій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

«Здравствуйте, нанове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдъ увидълись!» сказалъ кузнецъ, подощедши близко и отвъсивши поклонъ до земли.

«Что тамъ за человѣкъ?» спросилъ сидѣвшій передъ самымъ кузнецомъ другого, сидѣвшаго подалѣе.

«А вы не познали?» сказалъ кузнецъ. «Это я, Вакула, кузнецъ! Когда профзжали осенью черезъ Диканьку, то прогостили, дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголѣтія, у меня безъ малаго два дня. И новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у вашей кибитки!»

«А!» сказаль тоть же запорожець: «это тоть самый кузнець, который малюеть важно. Здорово, землякъ! Зачёмъ тебя Богь принесъ?»

«А такъ, захотѣлось поглядѣть; говорятъ...»

«Что-жъ, землякъ», сказалъ, пріосанясь, запорожецъ, и желая показать, что онъ можетъ говорить и по-русски: «што, балшой городъ?»

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. «Гобернія знатная!» отвѣчалъ онъ равнодушно: «нечего сказать, домы балшущіе, картины висятъ скрозь важныя. Многіе домы исинсаны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорція!»

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели заключеніе, очень для него выгодное.

«Послъ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь же мы ъдемъ сейчасъ до царицы».

«До царицы? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня съ собою!»

«Тебя?» произнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ дядька четырехлѣтнему своему воснитаннику, который проситъ посадить его на настоящую, на

большую лошадь. «Что ты будень тамъ дёлать? Ифтъ, не можно». — При этомъ на лицф его выразилась значительная мина. «Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про свое».

«Возьмите!» настанваль кузнець. «Проси!» шеннуль онъ тихо чорту, ударивь кулакомъ по карману.

Не успъль онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ проговорилъ: «Возьмемъ его, въ самомъ дълъ, братцы!»

«Пожалуй, возьмемъ!» произнесли другіе.

«Надъвай же илатье такое, какъ и мы».

Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позументами человѣкъ сказалъ, что пора ѣхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ огромной каретъ, качаясь на рессорахъ, когда съ объихъ сторонъ мимо его бъжали назадъ четырехъ-этажные дома, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась подъ ноги ло-шалямъ.

«Боже ты мой, какой свётъ!» думалъ про себя кузнецъ: «у насъ днемъ не бываетъ такъ свётло».

Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы выипли, вступили въ великолѣнныя сѣни и начали подыматься на блистательно освѣщенную лѣстницу.

«Что за л'встница!» шепталъ про себя кузнецъ: «жаль ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ сказки! Кой чорть лгутъ! Боже ты мой! что за перила! Какая работа! Тутъ одного жел'вза рублей на пятьдесятъ пошло!»

Уже взобравшись на лѣстницу, запорожцы прошли первую залу. Робко слѣдовалъ за ними кузнецъ, опасаясь на каждомъ шагу поскользнуться на паркетѣ. Прошли три залы, кузнецъ все еще не переставалъ удивляться. Вступивши въ четвертую, онъ невольно подошелъ къ висѣвшей на стѣнѣ картинѣ. Это была Пречистая Дѣва съ Младепцемъ на рукахъ.

«Что за картина! что за чудная живопись!» разсуждаль

онъ. «Вотъ, кажется, говоритъ! кажется, живая' А Дитя Святое! и ручки прижало, и уемѣхается, оѣдное! А краски! Боже ты мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на конѣйку не ношло, все ярь да баканъ. А голубая такъ и горитъ! Важная работа! Должно - быть, грунтъ наведенъ былъ самымъ дорогимъ блейвасомъ. Сколь однакожъ ни удивительно сіе малеваніе, но эта мѣдная ручка», продолжалъ онъ, подходя къ двери и щуная замокъ: «еще большаго достойна удивленія. Экъ какая чистая выдѣлка! Это всё, я думаю, нѣмецкіе кузнецы, за самыя дорогія цѣны, дѣлали...»

Можетъ-быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы прошли еще двѣ залы и остановились. Тутъ вельно имъ было дожидаться. Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловъ въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились на всѣ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошель, въ сопровождении цёлой свиты, величественнаго роста, довольно плотный человёкъ въ гетьманскомъ мундире, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немтобыли растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всёхъ движеніяхъ видна была привычка повелёвать. Всё генералы, которые расхаживали довольно спесиво въ золотыхъ мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малёйшее движеніе, чтобы сейчасъ летёть выполнять его. Но гетманъ не обратилъ даже и вниманія на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.

Запорожцы вев отвесили поклонъ въ ноги.

«Всѣ ли вы здѣсь?» спросилъ онъ протяжно, произнося слова немного въ носъ.

«Та вси, батько!» отвічали запорожцы, кланяясь снова.

«Не забудьте говорить такъ, какъ я васъ училъ!»

«Нѣтъ, батько, не позабудемъ».

«Это царь?» спросиль кузнець одного изъ запорожневъ.

«Куда тебф царь! это самъ Потемкинъ», отвфиалъ тотъ.

Въ другой комнатѣ послышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда дѣть свои глаза отъ множества вошедшихъ дамъ, въ атласныхъ илатьяхъ, съ длинными хвостами, и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пучками назади. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ и больше ничего.

Запорожцы вдругъ вев пали на землю и закричали въ одинъ голосъ: «Помилуй, мамо! помилуй!»

Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ, со всёмъ усердіемъ, на полу.

«Встаньте!» прозвучалъ надъ ними повелительный и вмѣстѣ пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

«Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ, а не встанемъ!» кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себѣ губы; наконецъ, подошелъ самъ и новелительно шепнулъ одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Туть осмѣлился и кузнець поднять голову и увидѣль стоявшую передъ собою небольшого роста женщину, нфсколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно улыбающимся видомъ, который такъ умѣлъ покорять себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей женщинѣ.

«Свътлъйшій объщаль меня познакомить сегодня съ монмъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала,» говорила дама съ голубыми глазами, разсматривая съ любонытствомъ запорожцевъ. «Хорошо ли васъ здъсь содержатъ?» продолжала она, подходя ближе.

«Та спасиби, мамо! Провіянть дають хороній хотя бараны здінніе совсімь не то, что у нась на Запорожы, почему-жь не жить какъ-нибудь?..»

Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорятъ севершенно не то, чему онъ ихъ училъ...

Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступиль впередъ:

«Номилуй, мамо! Чфмъ тебя твой вфрный народъ прогнфвиль? Развф держали мы руку поганаго татарина; развф соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развф измфнили тебф дфломъ или помышленіемъ? За что-жъ немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездф строить крфпости отъ насъ; послф слышали, что хочешь поворотить въ карабинеры; теперь слышимъ новыя напасти. Чфмъ виновато запорожское войско? Тфмъ ли, что перевело твою армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?..»

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою щеточкою свои брильянты, которыми были унизаны его руки.

«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули другь на друга.

«Теперь пора! царица спрашиваеть, чего хотите!» сказаль самъ себѣ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.

«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Изъ чего, не во гивъ будь сказано вашей царской милости, сдвланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одномъ государствъ на свъть, не сумъетъ такъ сдвлать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надъла такіе черевики!»

Государыня засм'вялась. Придворные засм'вялись тоже. Потемкинъ и хмурился, и улыбался вм'вст'в. Запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъсошелъ.

«Встань!» сказала ласково государыня. «Если такъ тебъ хочется имъть такіе башмаки, то это не трудно сдълать. Принесите ему сей же часъ башмаки самые дорогіе, съ золотомъ! Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ», продолжала государыня, устремивъ глаза на стоявшаго подалѣе отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ: «предметъ, достойный остроумнаго пера вашего!»

«Вы, ваше императорское величество, слишкомъ милостивы. Тутъ нуженъ, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ!» отвѣчалъ, поклонясь, человѣкъ съ перламутровыми пуговицами.

«По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однакожъ», продолжала государыня, обращаясь снова къ запорожцамъ: «я слышала, что на Сфчъ у васъ никогда не женятся».

«Якъ же, мамо! Вѣдь человѣку, сама знасшь, безъ жинки нельзя жить», отвѣчалъ тотъ самый запорожецъ, который разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слына, что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ, «Хитрый народъ!» подумалъ онъ самъ въ себѣ; «вѣрно, не даромъ онъ это дѣлаетъ».

«Мы не чернецы», продолжаль запорожець, «а люди грёшные. Падки, какъ и все честное христіанство, до скоромнаго. Есть у насъ не мало такихъ, которые имѣютъ женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, что имѣютъ женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украйнѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украйнѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Турещинѣ».

Въ это время кузнецу принесли башмаки.

«Боже ты мой, что за украшеніе!» вскрикнуль онъ радостно, ухвативъ башмаки, «Ваше царское величество! что-жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чаятельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ ковзяться, какія-жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой мъръ, изъ чистаго сахара».

Государыня, которая точно имала самыя стройныя и прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплименть изъ устъ простодушнаго кузнеца, котерый въсвоемъ запорожскомъ плать могъ ночесться красавцемъ, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благосклоннымъ вниманіемъ, кузненъ уже хотбль было разсиросить хорошенько царицу обо всемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да сало. и тому подобное; но почувствовавъ, что запорожцы толкаютъ его подъ бока, рѣшился замолчать. И когда государыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычан водятся, онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо: «выноси меня отсюда скорѣй!» и вдругъ очутился за шлагбаумомъ.

«Утонуль! ей Богу, утонуль! Воть, чтобы я не сошла съ этого мѣста, если не утонуль!» лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучѣ диканьскихъ бабъ, посереди улицы.

«Что-жъ, развѣ я лгунья какая? Развѣ я у кого-нибудь корову украла? Развѣ я сглазила кого, что ко мнѣ не имѣютъ вѣры?» кричала баба въ козацкой свиткѣ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. «Вотъ, чтобы мнѣ воды не захотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла собственными глазами, какъ повѣсился кузнецъ!»

«Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!» сказалъ голова, выходившій отъ Чуба, остановился и протѣсинлся ближе къ разговаривавшимъ.

«Скажи лучше, чтобъ тебѣ водки не захотвлось пить, старая пьяница!» отвѣчала ткачиха. «Пужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкарки».

«Срамница! вишь, чёмъ стала попрекать!» гнёвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. «Молчала бы, негодница! Развё я не знаю, что къ тебё дьякъ ходитъ каждый вечеръ».

Ткачиха вспыхнула.

«Что дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?»

«Дьякъ?» пропѣла, тѣснясь къ ссоривнимся, дьячиха, въ тулупѣ изъ заячьяго мѣха, крытомъ синею китайкой. «Я дамъ знать дьяка! Кто это говоритъ: дьякъ?»

«А вотъ къ кому ходитъ дъякъ!» сказала баба съ фіолстовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

«Такть это ты, сука», сказала дьячиха, подступая къ ткачихъ: «такъ это ты, въдьма, напускаень на него туманъ и поишь нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебъ?»

«Отвяжись отъ меня, сатана!» говорила, пятясь, ткачиха. «Вишь, проклятая вёдьма, чтобъ ты не дождалась дётей своихъ видёть! Негодиая! Тьфу!» Тутъ дьячиха илюнула прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотела и себѣ сдѣлать то же, но, вмѣсто того, илюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

«А, скверная баба!» закричаль голова, обтирая полою лицо и поднявши кнуть. Это движеніе заставило всёхъ разойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны, «Экая мерзость!» повторяль голова, продолжая обтираться, «Такъ кузнецъ утонуль! Боже ты мой! А какой важный живописецъ быль! Какіе ножи крѣпкіе, сериы, плуги умѣлъ выковывать! Что за сила была! Да», продолжаль онъ, задумавшись: «такихъ людей мало у насъ на селѣ. То-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался было педковать свою рябую кобылу!...» И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрелъ въ свою хату.

Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ: она знала, что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить свою душу. По что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъли и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ кузнецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ поворачивалась съ праваго бока на лѣвъй, съ лѣваго на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ обворожительной наготѣ, которую ночной мракъ скрывалъ даже отъ нея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, прі-утихнувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать — и все ду-

мала. И вся горбла, и къ утру влюбилась по-упи въ кузнеца.

Чубъ не изъявилъ ни радости, ни печали объ участи Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не могъ позабыть въроломства Солохи и, сонный, не переставалъ бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до свѣта была полна народа. Пожилыя женщины, въ бълыхъ намиткахъ, въ бълыхъ суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самаго входа церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а иныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами, стояли впереди ихъ. Дфвчата, у которыхъ на головахъ намотана была цѣлая лавка лентъ, а на шеѣ монистъ, кре-• стовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ иконостасу. Но впереди всъхъ стояли дворяне и простые мужики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и толькочто выбритыми подбородками, всѣ большею частію въ кобенякахъ, изъ-подъ которыхъ выказывалась бѣлая, а у иныхъ и синяя свитка. На всёхъ лицахъ, куда ни взглянь, виденъ быль праздникъ. Голова заранъе облизывался, воображая, какъ онъ разговъется колбасою; дввчата помышляли объ томъ, какъ онв будуть ковзяться съ хлопцами на льду; старухи усердиве, нежели когда-либо, шентали молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свербыгузъ клалъ поклоны. Одна только Оксана стояла какъ будто не своя: молилась и не молилась. На сердив у нея столинлось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднъе, одно другого печальнъе, что лицо ея выражало одно только сильное смущеніе; слезы дрожали въ глазахъ. Давчата не могли понять этому причины и не подозр'ввали, чтобы виною быль кузнецъ. Однакожъ, не одна Оксана была занята кузнецомъ. Всъ міряне замътили, что праздникъ-какъ будто не праздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ. Какъ на бъду, дьякъ, послѣ путешествія въ мішкь, охринь и дребезжаль едва слышнымь голосомъ; правда, прівзжій півчій славно браль басомъ, но

куда бы лучше было, если бы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только пѣли «Отче нашъ» или «Иже херувимы», всходилъ на крылосъ и выводилъ оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какимъ ноютъ и въ Полтавѣ. Къ тому же онъ одинъ исправлялъ должность церковнаго титара. Уже отошла заутреня: нослѣ заутрени отошла обѣдня... Куда-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быстръе въ остальное времи ночи несся чортъ съ кузнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около своей хаты. Въ это время пропълъ пътухъ.

«Куда?» закричаль кузнець, ухватя за хвость хотівшаго убіжать чорта. «Постой, пріятель, еще не все: я еще не поблагодариль тебя».

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара. и о́ѣдный чортъ припустилъ о́ѣжатъ, какъ мужикъ, котораго только-что выпарилъ засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтоо́ы провесть, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣческаго рода о́ылъ самъ одураченъ.

Послѣ сего Вакула вощелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и проспалъ до обѣда. Проснувшись, онъ испугался, когда увидѣлъ, что солнце уже высоко. «Я проспалъ заутреню и обѣлню!»

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, разсуждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣшное его намѣреніе погубить свою душу, наслалъ сонъ, который не даль даже ему побывать, въ такой торжественный праздникъ, въ церкви. Но, однакожъ, успокоивъ себя тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ попу, и съ нынѣшняго же дня начнетъ бить по иятидесяти поклоновъ цѣлый годъ, заглянулъ онъ въ хату; но въ ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.

Бережно вынуль онъ изъ-за назухи башмаки и снова изумился дорогой работв и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одвлся, какъ можно лучше, надвль то самое платье, которое досталь отъ запорожцевь, вынуль изъ сундука новую шапку рѣшетиловскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того времени, какъ кунилъ ее еще въ бытность въ Полтавѣ; вынулъ также новый всѣхъ цвѣтовъ поясъ; положилъ все это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему притти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: «Помилуй, батько! не гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнѣвись только. Ты-жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили».

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, который никому на селѣ въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рукѣ пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не уронить себя. Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинѣ. «Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, что было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебѣ хочется?»

«Отдай, батько, за меня Оксану!»

Чубъ немного подумалъ, поглядёлъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вёроломной Солохе и сказалъ рёшительно: «Добре! присылай сватовъ!»

«Ай!» векрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидъвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

«Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевикк!» сказалъ Вакула: «тѣ самые, которые носитъ царица». «Иѣтъ. нътъ! мнъ не нужно черевиковъ!» говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: «я и безъ черевиковъ»... Далъе она не договорила и покраснъла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцеловалъ ее, и лицо ся пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Провзжалъ черезъ Диканьку блаженной намяти архіерей. хвалилъ мѣсто, на которомъ стоитъ село и, проѣзжая по улицѣ, остановился передъ новою хатою.

«А чья это такая размалеванная хата?» спросиль преосвященный у стоявшей близь дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.

«Кузнеца Вакулы!» сказала ему, кланяясь, Оксана, истому что это именно была она.

«Славно! славная работа!» сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всв были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездв были козаки на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалиль преосвященный Вакулу, когда узналь, что онъ выдержаль церковное покаяніе и выкрасиль даромь весь лівый крылось зеленою краскою съ красными цвітами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ сбоку, какъ войдешь въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гад-каго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расплакивалось у нихъ на рукахъ дитя, подносили его къ картивѣ и говорили: «онъ бачъ, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.



# СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

#### I.

**Ш**умитъ, гремитъ конецъ Кіева: есаулъ Горобець празднуеть свадьбу своего сына. Навхало много людей къ есаулу въ гости. Въ старину любили хорошенько повсть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Прівхаль на гибдомь конв своемь и запорожець Микитка прямо съ разгульной понойки съ Перешляя-поля, гдв поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ. Пріфхалъ и названный братъ есаула, Данило Бурульбашъ, съ другого берега Дивира, гдв, промежъ двумя горами, быль его хуторъ, съ молодою женою Катериною и съ годовымъ сыномъ. Дивились гости бѣлому лицу пани Катерины, чернымъ, какъ німецкій бархатъ, бровямъ, нарядной сукив и исподницв изъ голубого полутабенеку, сапогамъ съ серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не прівхаль вмісті съ нею старый отець. Всего только годъ жилъ онъ на Задивировьи, а двадцать одинъ пропадалъ безъ въсти и воротился къ дочкъ своей, когда уже та вышла замужъ и родила сына. Онъ, върно, много наразсказаль бы дивнаго. Да какъ и не разсказать, бывши такъ долго въ чужой землі. Тамъ все не такъ: и люди не тв, и церквей Христовыхъ нътъ... Но онъ не пріdraxa.

Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на пемаломъ блюдь коровай. Музыканты принялись за исподку его, испеченную вмъстъ съ деньгами и, на время притих-

пувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скринки и бубны. Между темъ молодицы и девчата, утершись шитыми платками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а нарубки, схватившись въ боки, гордо озпраясь на стороны, готовы были понестись имъ навстричу, -- какъ старый есаулъ вынесъ двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему отъ честнаго схимника, старца Вареоломея. Не богата на нихъ утварь, не горитъ ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмфеть прикоснуться къ тому, у кого опъ въ домъ. Приподнявъ иконы вверхъ, есаулъ готовился сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, перенугавшись, игравшія на землѣ дѣти, а вслѣдъ за ними поиятился народъ, и вст показывали со страхомъ нальцами на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмфшить обступившую его толпу. Когда же есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака перемънплось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмфето карихъ запрыгали зеленыя очи, губы засинали, подбородокъ задрожаль и заострился, какъ конье, изо рта выбъжаль клыкъ, изъ-за головы поднялся горо́ъ, и сталъ козакъ--старикъ.

«Это онъ! это онъ!» кричали въ толив, твено прижимаясь другъ къ другу.

«Колдунъ показался снова!» кричали матери, хватая за руки дътей своихъ.

Величаво и сановито выступиль внередъ есауль и сказаль громкимь голосомь, выставивь противъ него иконы: «Пропади, образъ сатаны! туть тебѣ нѣтъ мѣста». И, занипиѣвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный старикъ.

Пошли, пошли и зашумѣли, какъ море въ непогоду, толки и рѣчи между народомъ.

«Что это за колдунъ?» спрашивали молодые и небывалые люди.

«БЕда будеть!» говорили старые, качая головами. И

вездѣ, по всему широкому подворью есаула, стали собираться въ кучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. Но всѣ почти говорили разно, и навѣрно никто не могъ разсказать про него

На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили ведеръ грецкаго вина. Все повесельло снова. Музыканты грянули.—двичата, молодицы, лихое козачество, въ яркихъ жунанахъ, понеслись. Девяностольтнее и стольтнее старье, подгулявъ, пустилось и себъ приплясывать, поминая не даромъ пронавшіе годы. Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело во-свояси: много осталось ночевать у есаула на широкомъ дворъ; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на полу, возлъ коня, близъ хлъва: гдъ пошатнулась съ хмеля козацкая голова, тамъ и лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.

#### II.

Тихо свѣтитъ по всему міру: то мѣсяцъ показался изъ-за горы. Будто дамасскою дорогою и бѣлою, какъ снѣгъ, кисеею покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра, и тѣнь ушла еще далѣе въ чащу сосенъ.

Посереди Днѣпра плылъ дубъ. Сидятъ впереди два хлопца: черныя козацкія шапки на-бекрень, и подъ веслами, какъ будто отъ огнива огонь, летятъ брызги во всѣ стороны.

Отчего не поють козаки? Не говорять ни о томъ, какъ уже ходять по Украйнѣ ксендзы и перекрещивають козацкій народь въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня билась при Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ говорить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался, и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и не сводитъ съ него очей, а на незастланную полотномъ нарядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Дивпра на высокія горы, на

широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ — не горы: подошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними и надъ ними высокое нео́о. Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣсного дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое нео́о. Тѣ луга—не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій посерединѣ круглое нео́о; и въ верхней половинѣ, и въ нижней половинѣ прогуливается мѣсяцъ.

Не глядить пань Данило по сторонамь, глядить онъ на молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася въ печаль?»

«Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данчло! Меня устрашили чудные разсказы про колдуна. Говорять, что онъ родился такимъ страшнымъ... и никто изъ дѣтей сызмала не хотѣлъ играть съ нимъ. Слушай, панъ Данило, какъ страшно говорятъ: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются надъ нимъ. Встрѣтится ли подъ темный вечеръ съ какимънио́удь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ открываетъ ротъ и скалитъ зубы. И на другой день находили мертвымъ того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, когда я слушала эти разсказы», говорила Катерина, вынимая платокъ и вытирая имъ лицо спавшаго на рукахъ дитяти. На платкѣ были вышиты ею краснымъ шелкомъ листъя и ягоды.

Панъ Данило ни слова. и сталъ поглядивать на темную сторону, гдъ далеко, изъ-за лъса, чернълъ земляной валъ, изъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ выръзались три морщины; лѣвая рука гладила молодецкіе усы. «Не такъ еще страшно, что колдунъ», говорилъ онъ: «какъ страшно то, что онъ недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышалъ, что хотятъ ляхи строить какую-то кръпость, чтобк переръзать намъ дорогу къ запорожцамъ. Пусть это правда... Я размечу чертовское гнъздо, если только пронесется слухъ, что у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна,

такъ что и воронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожъ, думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ живетъ этотъ дьяволъ! Если у него водится золото... Мы сейчасъ будемъ плыть мимо крестовъ — это кладбище! Тутъ гніють его нечистые дѣды. Говорятъ, они всѣ готовы были себя продать за денежку сатанѣ и съ душою, и съ ободранными жупанами. Если-жъ у него точно есть золото, то мѣшкать нечего теперь: не всегда на войнѣ можно добыть»...

«Знаю, что затвваешь ты: не предвищаеть мив ничего добраго встрича съ нимъ. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на очи!»...

«Молчи, баба!» съ сердцемъ сказалъ Данило: «съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня въ люльку!» Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ перекладывать ее въ люльку своего пана. «Пугаетъ меня колдуномъ!» продолжалъ панъ Данило. «Козакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы? Наша жена—люлька да острая сабля!»

Катерина замолчала, потупивши очи въ сонную воду; а вътеръ дергалъ воду рябью, и весь Девпръ серебрился, какъволчья шерсть середи ночи.

Дубъ повернулъ и сталъ держаться лѣсистаго берега. На берегу виднѣлось кладбище: ветхіе кресты толиились въ кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зеленѣетъ, только мѣсяцъ грѣетъ ихъ съ небесной вышины.

«Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на помощь!» сказалъ панъ Данило, оборотясь къ гребцамъ своимъ.

«Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны», разомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила, и стала огибать выдавшійся берегъ. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и панъ Данило: страхъ и холодъ прорѣзался въ козацкія жилы.

Кресть на могилъ зашатался, и тихо поднялся изъ нея высохиній мертвецъ. Борода до пояса: на нальцахъ когти дливные, еще длиневе самыхъ пальцевъ. Тихо поднялъ онъ руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и нокривилось. Страшную муку, видно, теривлъ онъ. «Душно мив! душно!» простональ онь дикимъ, не человъчьимъ голосомъ. Голосъ его, будто ножъ, царапалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ подъ землю. Зашатался другой крестъ, и онять вышелъ мертвецъ, еще страшите, еще выше прежияго: весь заросъ; борода по колѣна, и еще длиннѣе костяные когти. Еще диче закричаль онъ: «душно мив!» и ушель подъ землю. Пошатнулся третій кресть, поднялся третій мертвець. Казалось, однъ только кости поднялись высоко надъ землею. Борода но самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вонзились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ будто хотель достать мёсяць, и закричаль такъ, какъ будто кто-нибудь сталь пилить его желтыя кости...

Дитя, спавшее на рукахъ у Катерины, вскрикнуло и пробудилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки въ Диъпръ: самъ панъ вздрогнулъ.

Все вдругь пропало, какъ будто не бывало; однакожъ, долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядѣлъ Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугѣ качала на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и ноцѣловалъ въ лобъ. «Не пугайся. Катерина! Гляди: ничего нѣтъ!» говорилъ онъ, указывая по сторонамъ. «Это колдунъ хочетъ устращить людей. чтобы никто не добрался до нечистаго гнѣзда его. Бабъ только однѣхъ онъ напугаетъ этимъ! Дай сюда на руки мнѣ сына!»

При семъ словѣ поднялъ нанъ Данило своего сына вверхъ и поднесъ къ губамъ: «Что, Иванъ, ты не бошнься колду-повъ?—«Ивтъ», говори: «тятя, я козакъ».—Полно же, перестань плакать! домой пріѣдемъ! Пріѣдемъ домой—мать накормитъ кашею, положитъ тебя спать въ люльку, запоетъ:

 Да вырастай, вырастай въ забаву! Козачеству на славу, Вороженькамъ въ расправу!

«Слушай. Катерина: мнѣ кажется, что отецъ твой не хочетъ жить въ ладу съ нами. Пріфхаль угрюмый, суровый, какъ будто сердится... Ну, недоволенъ, — зачѣмъ и пріфзжать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ на рукахъ дитяти! Сперва было я ему хотѣлъ повѣрить все, что лежитъ на сердиѣ, да не беретъ что-то, и рѣчъ заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди пругъ другу навстрѣчу! Что, мои любые хлопцы, скоро берегъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ, Стецько, дамъ выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я ее снялъ вмѣстѣ съ головою у татарина; весь его снарядъ достался мнѣ; одну только его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай! Вотъ, Иванъ, мы и прѣхали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!»

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: то дѣдовскіе хоромы пана Данила. За ними еще гора, а тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сыщешь ни одного козака.

## III.

Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой долинѣ, соѣгающей къ Днъпру. Невысокіе у него хоромы; хата на видъ, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свѣтлица; но есть гдѣ помѣститься тамъ и ему, и женѣ его, и старой прислужницѣ, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки серебряные, и чарки, оправленныя въ золото, дарственныя и добытыя на войнѣ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, пищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ; не мало за то и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило какъ будто по значкамъ приноминаль

свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко вытесанныя лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, виситъ на веревкахъ, продѣтыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, люлька. Во всей свѣтлицѣ полъ гладко убитый и смазанный глиною. На лавкахъ спитъ съ женою панъ Данило, на лежанкѣ старая прислужница; въ люлькѣ тѣшится и убаюкивается малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ: сму не пуховикъ и не перина нужна: онъ моститъ себѣ подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое засѣянное звѣздами небо и вздрогнуть отъ ночного холода, принесшаго свѣжесть козацкимъ косточкамъ; потягиваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку и закутывается крѣпче въ теплый кожухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго веселья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ, и началъ натачивать новую, вымѣнянную имъ, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженъ, нахмуренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, приступилъ къ дочкъ и сурово сталъ выспрашивать ее: что за причина тому, что такъ поздно воротилась она домой.

«Про эти дѣла, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а мужь отвѣчаеть. У насъ уже такъ водится, не погнѣвайся!» говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: «можетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ,—я не знаю».

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико блеснули. «Кому-жъ, какъ не отцу, смотрѣть за своею дочкой!» бормоталъ онъ про себя. «Ну, я тебя спрашиваю: гдѣ таскался до поздней ночи?»

«А воть это дёло, дорогой тесть! На это я тебѣ скажу. что я давно уже вышель изь тёхъ, которыхъ бабы неленають. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю... Умѣю никому и отвѣта не давать въ томъ, что дѣлаю».

«Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, вфрно, на умф недоброе дфло».

«Думай себв, что хочень», сказаль Данило: «думаю и я себв. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дълв не былъ; всегда стоялъ за ввру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги: таскаются. Богъ знаетъ, гдъ, когда православные бьются на-смерть, а послѣ нагрянутъ убирать не ими засвянное жито. На уніатовъ даже не по-хожи: не заглянутъ въ Вожію церковь. Такихъ бы нужно допросить порядкомъ, тдѣ они таскаются».

«Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за сто саженъ пуля моя пронизываетъ сердце: я и рублюсь незавидно: отъ человъка остаются куски мельче крупъ, изъкоторыхъ варятъ кашу».

«Я готовъ», сказалъ нанъ Данило, бойко перекрестивши воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на что ее выточилъ.

«Данило!» закричала громко Катерина. ухвативши его за руку и повиснувъ на ней: «вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы бѣлы, какъ снѣгъ. а ты разгорѣлся, какъ неразумный хлопецъ!»

«Жена!» крикнулъ грозно панъ Данпло: «ты знаешь, я не люблю этого; въдай свое бабье дёло!»

Сабли страшно звукнули; желёзо рубило желёзо, и искрами, будто пылью, обсынали себя козаки. Съ плачемъ ушла Катерина въ особую свётлицу, кинулась въ постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. Сердце ея хотёло разорваться на части; по всему ея тёлу, слышала она, какъ проходили звуки: тутъ, тукъ. «Нётъ, не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бъетъ ключомъ изъ бёлаго тёла; можетъ, теперь изнемогаетъ мой милый, а я лежу здёсь!» И вся блёдная, едва переводя духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой не одолѣваетъ. Вотъ наступаетъ Катерининъ отецъ—подается панъ Данило; наступаетъ панъ Данило —подается суровый

отецъ, и опять наравнѣ. Кипятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли звенятъ... и, гремя, отлетѣли въ сторону клинки.

«Благодарю Тебя, Боже!» сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидѣла, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелиль панъ Данило,—не попалъ. Нацелился отецъ... Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, однакожъ не дрожитъ его рука. Выстрелъ загремелъ... Пошатнулся панъ Данило; алая кровь выкрасила левый рукавъкозацкаго жупана.

«Нѣтъ!» закричалъ онъ: «я не продамъ такъ дешево себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнъ не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищъ! покажи другу услугу!» Данило протянулъ руку.

«Данило!» закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки и оросившись ему въ ноги, Катерина: «не за себя молю. Мит одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ послѣ своего мужа; Днапръ, холодный Днапръ будетъ мна могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! Кто пригрветь бъдное дитя? Кто приголубить его? Кто выучить его летать на ворономъ конф, биться за волю и вфру. пить и гулять по-козацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! Тебя не хочеть знать отець твой! Гляди, какъ онь отворачиваетъ лицо свое. О. я теперь знаю тебя! Ты звърь, а не человъкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть. что въ твоемъ каменномъ тълъ человъчье чувство горитъ. Безумно же я обманулась. Тебф это радость принесетъ. Твои кости стануть танцовать въ гробф съ веселья, когда услышать. какъ нечестивые звёри ляхи кинутъ въ пламя твоего сына. когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. О, я знаю тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!»

«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я попублую тебя! Нутъ, дитя мое, никто не тронетъ волоска

твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; какъ вихорь, будешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочкою на головѣ, съ острою саблею въ рукѣ. Дай, отецъ, руку! Забудемъ бывшее между нами! Что сдѣлалъ передъ тобою неправаго—винюсь. Что же ты не даешь руки?» говорилъ Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мѣстѣ, не выражая на лицѣ своемъ ни гнѣва, ни примиренія.

«Отецъ!» вскричала Катерина, обнявъ и поцѣловавъ его: «не будь неумолимъ, прости Данила: онъ не огорчитъ больше тебя!»

«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» отвѣчаль онъ, ноцѣловавъ ее и блеснувъ странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей и поцѣлуй, и странный блескъ очей. Она облокотилась на столъ, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сдѣлалъ онъ, прося прощенія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ.

### IV.

Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. «Мужъ мой милый, мужъ дорогой! чудный мнѣ сонъ снился!»

«Какой сонъ, моя любая пани Катерина?»

«Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы видѣли у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну: какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его стонали мои жилы. Если-бъ ты слышалъ, что онъ говорилъ...»

«Что же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?»

«Говорилъ: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ! Люди напрасно говорятъ, что я дуренъ. Я буду тебѣ славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!»—

Тутъ навелъ онъ на меня огненныя очи, я вскрикнула и пробудилась».

«Да, сны много говорять правды. Однакожь, знаешь ли ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мнѣ Горобець прислаль сказать, чтобы я не спаль; напрасно только онъ заботится: я и безъ того не сплю. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двѣнадцать за-еѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами. а шляхтичи потанцують и отъ батоговъ».

«А отецъ знаетъ объ этомъ?»

«Сидить у меня на шев твой отець! Я до сихь поръ разгадать его не могу. Много, вврно, онь грвховъ надвлаль въ чужой землв. Что-жъ, въ самомъ двлв, за причина: живетъ около мвсяца, и хоть бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотвлъ выпить меду! Слышишь: Катерина: не захотвлъ меду выпить, который я вытрусилъ у брестовскихъ жидовъ. Эй. хлопецъ!» крикнулъ панъ Данило: «бвги, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго меду! Горвлки даже не пьетъ! Экая пропасть! Мнв кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не ввруетъ. А? какъ тебв кажется?»

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, панъ Данило!»

«Чудно, пани!» продолжаль Данило, принимая глиняную кружку отъ козака: «поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьютъ. Что. Стецько, много хлебнулъ меду въ подвалѣ?»

«Попробовалъ только, панъ!»

«Лжешь, собачій сынь! Вишь, какъ мухи напали на усы! Я по глазамъ вижу, что хватиль съ полведра. Эхъ, козаки! Что за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмельное высущить самъ. Я, пани Катерина, что-то давно уже былъ пьянъ. А?»

«Вотъ давно! а въ прошедшій...»

«Не бойся, не бойся, больше кружки не вынью! А вотъ и турецкій игуменъ лізетъ въ дверь!» проговориль онъ сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.

«А что-жъ это, моя дочь!» сказалъ отецъ, снимая съ голевы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля съ чудными каменьями: «солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ не готовъ».

«Готовъ объдъ, нанъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай горшокъ съ галушками!» сказала нани Катерина старой прислужницѣ, обтиравшей деревянную посуду. «Постой, лучше я сама выну», продолжала Катерина: «а ты позови хлопцевъ».

Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: противъ покута панъ отецъ, по лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ и желтыхъ жупанахъ.

«Не люблю я этихъ галушекъ!» сказалъ панъ отецъ, немного повыши и положивши ложку: «никакого вкуса нѣтъ!»

«Знаю, что тебѣ лучше жидовская лапша», подумалъ про себя Данило. «Отчего же, тесть», продолжаль онъ вслухъ: «ты говоришь, что вкуса нътъ въ галушкахъ? Худо сдѣланы, что ли? Моя Катерина такъ дѣлаетъ галушки, что и гетману рѣдко достается ѣстъ такія. А брезгать ими нечего: это христіанское кушанье! Всѣ святые люди и угодники Божін ѣдали галушки».

Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.

Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. «Я не люблю свинины!» сказалъ Катерининъ отецъ, выгребая ложкою капусту.

«Для чего же не любить свинины?» сказалъ Данило: «одни турки и жиды не бдять свинины».

Еще суровъе нахмурился отецъ.

Только одну лемишку съ молокомъ и ѣлъ старый отецъ и потянулъ, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то черную воду.

Пообъдавши, заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и проснулся только около вечера. Сълъ и сталъ писать листы въ козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанкъ. Сидитъ панъ Данило, глядитъ лѣвымъ глазомъ на писаніе, а правымъ въ окошко. А изъ окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ синѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. Но не далекимъ небомъ и не синимъ лѣсомъ любуется панъ Данило: глядитъ онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ чернѣлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ замкѣ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вѣрно, показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ: онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило: все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море.

Вотъ по широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замкъ снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнулъ Данило и выбѣжалъ на свистъ вѣрный хлопецъ. «Бери, Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да ступай за мною!»

«Ты идешь?» спросила пани Катерина.

«Иду, жена. Нужно осмотрѣть всѣ мѣста, все ли въ порядкѣ».

«Мнѣ, однакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ такъ и клонитъ; чтò, если мнѣ приснится то же самое? Я даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ, — такъ это про-исходило живо».

«Съ тобою старуха остается; а въ сѣняхъ и на дворѣ сиятъ козаки!»

«Старуха синтъ уже, а козакамъ что-то не върится. Слушай, панъ Данило: замкни меня въ комнатъ, а ключъ возьми съ собою. Мнъ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки пусть лягутъ передъ дверями».

«Пусть будеть такъ!» сказалъ Данило, стирая пыль съ винтовки и насыпая на полку порохъ.

Върный Стецько уже стоялъ одътый во всей козацкой сбрув. Данило надълъ смушевую шанку, закрылъ окошко,

задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежъ спавшими своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.

Небо почти все прочистилось. Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть навѣваль съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали стенанія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо спрятался за терновникъ, прикрывавшій срубленный засѣкъ. Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ саблею при боку, спускался съ горы.—«Это тесть!» проговорилъ панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. «Зачѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ». Человѣкъ въ красномъ жупанѣ сошелъ на самый берегъ и поворотилъ къ выдавшемуся мысу. «А! вотъ куда!» сказалъ панъ Данило. «Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился къ колдуну въ дупло?»

«Да, вѣрно, не въ другое мѣсто, панъ Данило! иначе мы бы видѣли его на другой сторонѣ; но онъ пропалъ около за̀мка».

«Постой же, выльземъ, а потомъ пойдемъ по слъдамъ. Тутъ что-нибудь да кроется. Нѣтъ, Катерина, я говорилътебѣ, что отецъ твой недобрый человѣкъ; не такъ онъ и дѣлалъ все, какъ православный».

Уже мелькнули панъ Данило и его вѣрный хлопецъ на выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный лѣсъ, окружавшій замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко тихо засвѣтилось; внизу стоятъ козаки и думаютъ, какъ бы влѣзть имъ: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, вѣрно, есть ходъ; но какъ войти туда? Издали слышно, какъ гремятъ цѣпи и бѣгаютъ собаки.

«Что я думаю долго?» сказаль пань Данило, увидя передъ окномъ высокій дубъ: «стой тутъ, малый! Я пользу на дубъ: съ него прямо можно глядьть въ окошко».

Туть сняль онъ съ себя поясъ, бросиль внизъ саблю. чтобъ не звенёла, и, ухватясь за вётви, поднялся вверхъ. Окошко все еще свётилось. Присёвши на сукъ, возлё са-

маго окна, уцфиился онъ рукою за дерево и глядить: въ комнать и свъчи ньть, а свътить. По стънамъ чудные знаки: висить оружіе, но все странное: такого не носять ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христіане, ни славный народъ шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впередъ мелькаютъ нетопыри, и тфнь отъ нихъ мелькаетъ по стънамъ, по дверямъ, по помосту. Воть отворилась безъ скрипа дверь. Входить кто-то въ красномъ жупанѣ и прямо къ столу, накрытому бълою скатертью. «Это онъ, это тесть!» Панъ данило опустился немного ниже и прижался крѣпче къ дереву.

Но тестю некогда глядѣть, смотрить ли кто въ окошко, или нѣтъ. Онъ пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернуль со стола скатерть—и вдругъ по всей комнатѣ тихо разлился прозрачно-голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны прежняго блѣдно-золотого переливались, ныряли, словно въ голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ поставилъ онъ на столъ горшокъ и началъ кидать въ него какія-то травы.

Панъ Данило сталъ вглядываться и не замѣтилъ уже на немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ широкія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; на головѣ какая-то чудная шанка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянулъ въ лицо — и лицо стало перемѣняться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ изо рта, нагнулся на сторону, и сталъ передъ нимъ тотъ самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. «Правдивъ сонъ твой, Катерина!» подумалъ Бурульбашъ.

Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали быстрѣе перемѣняться на стѣпѣ, а нетопыри залетали сильнѣе внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свѣтъ становился рѣже, рѣже, и совсѣмъ какъ будто потухнулъ. И свѣтлица освѣтилась уже тонкимъ розовымъ свѣтомъ. Казалось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свѣтъ по всѣмъ угламъ и вдругъ пропалъ, и стала тьма. Слышался только

шумъ, будто вътеръ въ тихій часъ вечера наигрывалъ, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду серебряныя ивы. И чудится пану Даниль, что въ свътлицъ блестить місяць, ходять звізды, неясно мелькаеть темносинее небо и холодъ ночного воздуха пахнулъ даже ему въ лицо. И чудится пану Данилъ (туть онъ сталъ щупать себя за усы, не спить ли), что уже не небо въ свътлицъ, а его собственная опочивальня: висять на ствив его татарскія и турецкія сабли; около стінь полки, на полкахъ домашняя посуда и утварь; на столь хльбъ и соль; висить люлька... но вмѣсто образовъ выглядываютъ страшныя лица: на лежанкъ... но стустивнійся туманъ покрыль все, и стало опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ освѣтилась вся евътлица розовымъ свътомъ, и опять стоитъ колдунъ неподвижно въ чудной чалмъ своей. Звуки стали сильнъе и гуще, тонкій розовый свъть становился ярче, и что-то бълос. какъ будто облако, въяло посреди хаты; и чудится нану Даниль, что облако то не облако, что то стоитъ женщина; только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоить, и земли не трогаеть, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на ствив знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо свътятся ея бледно-голубыя очи; волосы вьются и надають по плечамь ея, будто свътло-сърый туманъ; губы блёдно алёють, будто сквозь бёло-прозрачное утреннее небо льется едва примътный алый свъть зари: брови слабо темн'вютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почувствоваль Данило, что члены у него оковались; онъ силился говорить, но губы шевелились безъ звука.

Неподвижно стоялъ колдунъ на своемъ мѣстѣ. «Гдѣ ты была?» спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепетала.

«О! зачёмъ ты меня вызваль?» тихо простонала она. «Мнё было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мёстё, гдё родилась и прожила пятнадцать лётъ. О, какъ хорошо тамъ! Какъ зеленъ и душистъ тотъ лугъ, гдё я играла въ дётстве! И полевые цвёточки тё же, и хата наша, и ого-

родъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цёловала въ уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую косу... Отецъ!» тутъ она вперила въ колдуна блёдныя очи: «зачёмъ ты зарёзалъ мать мою?»

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. «Развѣ я тебя просилъ говорить про это?» И воздушная красавица задрожала.—«Гдѣ теперь пани твоя?»

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетѣла. Мнѣ давно хотѣлось увидѣть мать. Мнѣ вдругъ сдѣлалось пятнадцать лѣтъ; я вся стала легка, какъ птица. Зачѣмъ ты меня вызвалъ?»

«Ты помнишь все то, что я говориль тебѣ вчера?» спросиль колдунь такъ тихо, что едва можно было разслушать.

«Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бѣдная Катерина! она многаго не знаетъ изътого, что знаетъ душа ея».

«Это Катеринина душа», подумаль панъ Данило; но все еще не смълъ пошевелиться.

«Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждаго убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?»

«Ты опять за старое!» грозно прерваль колдунъ. «Я поставлю на своемъ. я заставлю тебя сдѣлать. что мнѣ хочется. Катерина полюбить меня!..»

«О. ты чудовище, а не отецъ мой!» простонала она. «Нѣтъ не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но одинъ только Богъ можетъ заставлять ее дѣлать то, что Ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду держаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣло. Отецъ! близокъ страшный судъ! Если бъ ты и не отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня измѣнить моему любому, вѣрному мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнѣ вѣренъ и милъ, и тогда бы не измѣнила ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невѣрныхъ душъ».

Тутъ вперила она бледныя очи свои въ окошко, подъ

которымъ сидълъ нанъ Данило, и неподвижно остановилась... «Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?» закричалъ колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило быль давно на землё и пробирался съ своимъ вёрнымъ Стецькомъ въ свои горы. «Страшно, страшно!» говорилъ онъ про себя, почувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердцв, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ такъ же крёпко спали козаки, кромё одного, сидёвшаго на сторожё и курившаго люльку.

Небо все было засвяно звъздами.

## V.

«Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудилъ меня!» говорила Катерина, протирая очи шитымъ рукавомъ своей сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго передънею мужа. «Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мнѣ казалось, что я умираю...»

«Какой же сонъ? ужъ не этотъ лн?» И сталъ Бурульбашъ разсказывать женъ своей все, имъ видънное.

«Ты какъ это узналъ, мой мужъ?» спросила, изумившись, Катерина. «Но нѣтъ, многое мнѣ не извѣстно изъ того, что ты разсказываешь. Нѣтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. Нѣтъ. Данило, ты не такъ разсказываешь. Ахъ, какъ страшенъ отецъ мой!»

«И не диво, что тебѣ многое не видѣлось. Ты не знаешь и десятой доли того. что знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался я вмѣстѣ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ руку этого невѣрнаго народа), мнѣ говорилъ игуменъ Братскаго монастыря (онъ, жена, святой человѣкъ), что антихристъ имѣетъ власть вызывать душу каждаго человѣка; а душа гуляетъ по своей волѣ, когда заснетъ онъ, и летаетъ

вмѣстѣ съ архангелами около Божіей свѣтлицы. Мнѣ съ перваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я зналъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебѣ; я бы кинулъ тебя и не принялъ бы на душу грѣха, породнившись съ антихристовымъ племенемъ».

«Данило!» сказала Катерина, закрывъ лицо руками и рыдая: «я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я ли измѣнила тебѣ, мой любый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвътвой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой иирушки? Тебѣ ли не родила черноброваго сына?..»

«Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грѣхи всѣ лежатъ на отцѣ твоемъ».

«Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ отца! Онъ антихристъ, богоотступникъ! Пропадай онъ, тони онъ — не подамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной травы — не подамъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ мой!»

# VI.

Въ глубокомъ подвалѣ у пана Данила, за тремя замками, сидитъ колдунъ, закованный въ желѣзныя цѣпи; а подалѣ надъ Днѣпромъ горитъ оѣсовскій его замокъ, и алыя, какъ кровь, волны хлебещутъ и толиятся вокругъ старинныхъ стѣнъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дѣла сидитъ въ глубокомъ подвалѣ колдунъ: имъ судія Богъ; сидитъ онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной Русской земли—продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; дума черная, какъ ночь, у него въ головѣ; всего только одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсѣмъ легкая казнь его ждетъ: это еще милость, когда сварятъ его живого въ котлѣ, или сдерутъ съ него грѣшную кожу. Угрюмъ колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ-быть, онъ уже и кается передъ

смертнымъ часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы Богъ простилъ ему. Вверху передъ нимъ узко, окпо, переплетенное желѣзными палками. Гремя цѣнями, подпялся онъ къ окну поглядѣть, не пройдетъ ли его дэчь. Она кротка, не памятозлобна, какъ голубка: не умилосердится ли надъ отцомъ?.. Но никого нѣтъ. Ввизу бѣжитъ дорога; по ней никто не пройдетъ. Пониже ся гуляетъ Диѣпръ; ему ни до кого нѣтъ дѣла: опъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику однозвучный шумъ его.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ—это козакъ! И тяжело вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развѣвается зеленый кунтушъ... горитъ на головѣ золотой корабликъ... Это она! Еще ближе приникнулъ онъ къ окну. Вотъ уже подходитъ близко...

«Катерина! дочь! умилосердись; подай мплостыню!...»

«Она нѣма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведетъ на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всемъ мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ его. Уже и вечеръ: свѣжо; гдѣ-то мычитъ волъ; откуда-то навѣваются звуки; вѣрно, гдѣ-нибудь народъ идетъ съ работы и веселится; по Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужда до колодника? Блеснулъ на небѣ серебряный сериъ; вотъ, кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно разглядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

«Дочь, Христа ради! и свирѣные волченята не станутъ рвать свою мать,—дочь, хотя взгляни на преступнаго отца своего!»

Она не слушаетъ и идетъ.

«Дочь, ради несчастной матери!..»

Она остановилась.

«Приди принять последнее мое слово!»

«Зачыть ты зовешь меня, богоотступникъ? Не называй меня дочерью! Между нами ныть никакого родства. Чего ты хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?»

«Катерина! мнѣ близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по нолю, а, можетъ, еще и страшнѣйшую выдумаетъ казнь...»

«Да развъ есть на свътъ казнь равная твоимъ гръхамъ? Жди ее; никто не стапстъ просить за тебя».

«Катерина! меня не казнь стращить, но муки на томъ свѣть... Ты невинна, Катерина: душа твоя будеть летать въ раю около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего будеть горьть въ огнѣ вѣчномъ, и никогда не угаснеть тотъ огонь: все сильнѣе и сильнѣе будеть онъ разгораться; ни капли росы никто не уронить, ни вѣтеръ не пахнеть»...

«Этой казни я не властна умалить», сказала Катерина, отвернувшись.

«Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и милосердь Богъ. Слышала ли ты про апостола Навла, какой быль онъ грѣшный человѣкъ, но послѣ покаялся — и сталь святымъ».

«Что я могу сдълать, чтобы спасти твою душу?» сказала Катерина. «Мнъ ли, слабой женщинъ, объ этомъ подумать?»

«Если бы мий удалось отсюда выйти, я бы все кинуль. Покаюсь: пойду въ нещеры; надину на тило жёсткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Пе постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не спиметь съ меня милосердіе Божіе хотя сотой доли гріховъ, законаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ каменную стіну; не возьму ни нищи, ни питія, и умру; а все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мий нанихиду».

Задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мий не расковать твоихъ цёней».

«Я не боюсь цвией», говориль опъ: «ты говоринь, что они заковали мон руки и ноги? Ивтъ, я напустиль имъ въ глаза туманъ, и вмъсто руки протянуль сухое дерево.

Вотъ я, гляди: на мит итът теперь ни одной цтии!» сказаль онъ, выходя на середину. «Я бы и сттиъ не побоялся и прошель бы сквозь нихъ; но мужъ твой и не знаетъ, какія это сттив: ихъ строилъ святой схимникъ, и никакая нечистая сила не можетъ отсюда вывесть колодника, не отомкнувъ ттиъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себъ, неслыханный гртиникъ, когда выйду на волю».

«Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь?» сказала Катерина, остановившись передъ дверью: «и вмѣсто того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ чорту?»

«Ийть, Катерина, мий уже не долго остается жить; близокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что я предамъ самъ себя на вйчную муку?»

Замки загремѣли. «Прощай! Храни тебя Богъ Милосердый, дитя мое!» сказалъ колдунъ, поцѣловавъ ее.

«Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшникъ; уходи скорѣе!...» говорила Катерина.

Но его уже не было.

«Я выпустила его», сказала она, испугавшись и дико осматривая стіны. «Что я стану теперь отвічать мужу? Я пропала. Мні живой теперь остается зарыться въ могилу!» И, зарыдавь, почти упала она на пень, на которомъ сиділь колодникъ. «Но я спасла душу», сказала она тихо: «я сділала богоугодное діло; но мужъ мой... я въ первый разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ мні передъ нимъ говорить неправду! Кто-то пдетъ! Это онъ! мужъ!» вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на землю.

# VII.

«Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!» услышала Катерина, очнувшись, и увидёла передъ собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шентала и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою. «Гдв я?» говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. «Передо мною шумить Дивирь, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?»

«Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ монхъ изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебъ не досталось чего отъ пана Данила.»

«Гдъ же ключь?» сказала Катерина, поглядывая на свой неясъ. «Я его не вижу».

«Его отвязаль мужъ твой, ноглядать на колдуна, дити мое.»

«Поглядьть?... Баба, я пропала!» вскрикнула Катерина.

«Пусть Богъ милустъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка. никто ничего не узнастъ:»

«Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Катерина: опъ убѣжалъ?» сказалъ панъ Данило, приступая къ женѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его. Помертвѣла жена.

«Его выпустиль кто-нибудь, мой любый мужъ?» проговорила она, дрожа.

«Выпустиль, правда твоя; но выпустиль чорть. Погляди: вмѣсто него, бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлаль же Богь такъ, что чортъ не бонтся козачьихъ лапъ! Если бы только думу объ этомъ держалъ въ головѣ хоть одинъ изъ моихъ козаковъ, и я бы узналъ... я бы и казни ему не нашелъ!»

«А если бы я?...» невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

«Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мив была. Я бы тебя зашилъ тогда въ мъщокъ и утопилъ бы на самой серединъ Дивира!...»

Духъ занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ел.

## VIII.

На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пирують уже два дия. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, върно, на какой-нибудь набздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чекаются инпоры; брякають сабли. Цаны веселятся и хвастають, говорять про небывалыя діла свон, насміхаются надъ православьемъ, зовутъ народъ украинскій своими холоньями, и важно крутять усы, и важно, задравни головы, разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вместе; только и ксендзъ у нихъ на ихъ же стать: и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа: ньетъ и гуляетъ съ ними и говорить нечестивымь языкомь своимь срамныя рфчи. Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жунановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, быотъ картами одинъ другого по посамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!... Паны бъснуются и отпускаютъ штуки: хватають за бороду жида, малюють ему на нечестивомъ лох кресть; стриляють въ бабъ холостыми зарядами и танцують краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Не бывало такого соблазна на Русской земль и отъ татаръ: видно, уже ей Богь определиль за грехи теристь такое посрамленіе! Слышно между общимъ содомомъ, что говорять про задивпровскій хуторъ нана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дъло собралась эта шайка!

# IX.

Сидить нанъ Данило за столомъ въ своей свътлицѣ, подпершись локтемъ, и думаетъ. Сидить на лежанкѣ пани Катерина и поетъ пѣсню.

«Что-то грустно мнѣ, жена моя!» сказалъ нанъ Данило. «И голова болитъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя».

«О. мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою своею! Зачѣмъ ты приголубливаешь къ себѣ такія черныя думы». подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько ей было, повинной головѣ, принимать мужнія ласки.

«Слушай, жена моя!» сказалъ Данило: «не оставляй сына! когда меня не будетъ. Не будетъ тебф отъ. Бога счастія,

если ты кинешь его. ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ. Тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ, а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей!»

«Что говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ слабая жена. Тебѣ еще долго нужно жить».

«Истъ, Катерина, чуетъ душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свъть: времена лихія приходять. Охъ! номню, помню я годы: имъ, втрно, не воротиться! Онъ былъ еще живъ, честь и слава нашего войска, старый Конашевичь! Какъ будто передъ очами монми проходятъ теперь козацкіе полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетманъ сидълъ на ворономъ конь; блестьла въ рукъ булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось красное море запорожцевъ. Началъ говорить гетманъ-и все стало, какъ вконанное. Заплакалъ старичина, какъ зачалъ восноминать намъ прежнія діла и січи. Эхъ, если-оъ ты знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками! На головъ моей виденъ и донынъ рубецъ. Четыре пули пролетьло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совефиъ. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогіе каменья шанками черпали козаки. Какихъ коней, Катерина, если-бъ ты знала, какихъ коней мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже мив такъ! Кажется, и не старъ, и твломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дела, и самъ не знаю, для чего живу. Порядку петь въ Украйнъ: полковники и есаулы грызутся, какъ собаки, между собою: нътъ старшей головы надъ всеми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію. Жидовство угнетаеть обдиний народъ. О время, время! минувшее время! Куда подфвались вы, лета мон? Ступай, малый, въ подваль, принеси мив кухоль меду! Вынью за прежнюю долю и за давніе годы!»

«Чѣмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой стороны идутъ ляхи!» сказалъ, вошедши въ хату, Стецько. «Зпаю, зачемъ идутъ они», вымолвилъ Данило, подымаясь съ места. «Седлайте, мои верные слуги, коней! Надевайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго толокна: съ честью нужно встретить гостей!»

Но еще не усивли козаки сѣсть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто унавшій осенью съ дерева на землю листь, усѣяли собою гору.

«Э, да туть есть съ кѣмъ перевѣдаться!» сказалъ Данило, поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впереди на коняхъ въ золотой сбруѣ. «Видно, еще разъ доведется намъ погулять на славу! Патѣшься же, козацкая душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ праздникъ!»

И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топочутъ кони. Отъ крику безумѣетъ голова; отъ дыму слѣпнутъ очи. Все перемѣшалось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; прошумитъ ли пуля—валится лихой сѣдокъ съ коня; свистнетъ сабля—катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязныя рѣчи.

Но виденъ въ толив красный верхъ козацкой шапки пана Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанъ; вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! гуляй, козакъ! Тѣшь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотыя сбруи и жупаны: топчи подъ ноги золото и каменья! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ: нечестивые ляхи зажигаютъ уже хаты и угоняютъ напуганный скотъ. И, какъ вихрь, поворотилъ панъ Данило назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ уже около хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного становится тёхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: сбиваетъ съ сёдла длиннымъ копьемъ своимъ, топчетъ лихимъ конемъ пёшихъ. Уже очищается дворъ, уже начали разбёгаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотые жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило сбирается въ

ногоню, и взглянуль, чтобы созвать своихъ... и весь закииклъ отъ ярости: сму ноказался Катерининъ отецъ. Вотъ
онъ стоитъ на горк и целитъ въ него мушкетомъ. Данило
погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!...
Мушкетъ гремитъ — и колдунъ пропалъ за горою. Только
върный Стецько виделъ, какъ мелькнула красная одежда
и чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю.
Кинулся върный Стецько къ своему пану: лежитъ панъ
его, протянувшись на землъ и закрывши ясныя очи; алая
кровь закниъла на груди. Но, видно, почуялъ върнаго
слугу своего: тихо приподнять въки, блеснулъ очами: «Прощай, Стецько! Скажи Катеринъ, чтобы не покидала сына!
Не нокидайте и вы его, мои върные слуги!» и затихъ. Вылетъла козацкая душа изъ дворянскаго тъла: посинъли уста;
синтъ козакъ непробудно.

Зарыдаль вѣрный слуга и машеть рукою Катеринѣ: «Ступай, пани, ступай: подгуляль твой пань; лежить онъ пьянёхонекъ на сырой землѣ; долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ. на мертвое тъло. «Мужъ мой! ты ли лежишь туть, закрывша очи? Встань, мой ненаглядный соколь, протяни ручку свою! приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный панъ! Ты посинълъ, какъ Черное море. Сердце твое не бъется! Отчего ты такой холодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочь имъ согръть тебя! Видно, не громокъ плачъ мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведеть теперь полки твои? Кто понесется на твоемъ ворономъ коникъ, громко загукаеть и замашеть саблей предъ козаками? Козаки, козаки! гдъ честь и слава ваша? Лежитъ честь и слава ваша, запрывши очи, на сырой земль. Похороните же меня, нохороните вифств съ нимъ! Засыньте мив очи землею! Надавите мив кленовыя доски на былыя груди! Мив не нужна больше красота моя!»

Илачеть и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачеть старый есауль Горобець на помощь.

#### X.

Чуденъ Дивиръ при тихой погодв, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лъса и горы полныя воды свои. Пи зашелохнеть, ни прогремить. Глядишь, и не знаешь, идеть или не идетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылитъ онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мары въ ширину, безъ конца въ длину, рветъ и вьется по зеленому міру. Любо тогда и жаркому солицу оглядіться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибережнымъ лъсамъ ярко отсвътиться въ водахъ. Зеленокудрые! они толиятся вмёстё съ полевыми цвётами къ водамъ и, наклонившись, глядять въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свътлымъ своимъ зракомъ, и усмъхаются ему, и привътствуютъ его, кивая вътвями. Въ середину же Дибира они не смъютъ глянуть: никто, кромъ солица и голубого неба, не глядить въ него; ръдкая итица долетить до середины Дивира. Иышный! ему ивть равной реки въ мірф. Чуденъ Дифиръ и при теплой лфтией ночи, когда все засыпаеть: и человъкъ, и звърь, и итица, а Богъ одинъ величаво озпраетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звъзды; звъзды горять и свътятъ надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Дифирѣ. Всѣхъ ихъ держить Дивирь въ темномъ лонв своемъ; ни одна не убъжить отъ него — развъ погаснеть на небъ. Черный лъсъ, унизанный сиящими воронами, и древле разломанныя горы, свъсясь, силятся закрыть его хотя длинною тънью своеюнапрасно! Ивтъ ничего въ мірв, что бы могло прикрыть Дивиръ. Синій, синій ходить онъ илавнымъ разливомъ и середь ночи, какъ середь дня; виденъ за столько вдаль, за сколько видъть можетъ человъчье око. Ифжась и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ночного холода, даетъ онъ по себь серебряную струю, и она вспыхиваеть, будто помоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснулъ. Чуденъ и тогда Днфиръ, и нфтъ рфки равной ему въ мірф! Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лфсъ шатается до корня, дубы трещатъ, и молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освфтитъ цфлый міръ,—страшенъ тогда Днфиръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и стономъ отофгаютъ назадъ, и илачутъ, и заливаются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпровожая своего сына въ войско: разгульный и бодрый, фдетъ онъ на ворономъ конф, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку: а она, рыдая, бфжитъ за нимъ, хватаетъ его за стремя, ловитъ удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и заливается горючими слезами.

Дико черньють промежь ратующими волнами обгорьлые ини и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегь. подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. Кто изъ козаковъ осмълился гулять въ челнь, въ то время, когда разсердился старый Дньпръ? Видно, ему не вьдомо. что онъ глотаеть людей, какъ мухъ.

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не веселъ онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ убитымъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею соруею и жупанами, да тридцатъ три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмѣстѣ съ конями угнали въ плѣнъ продать татарамъ.

По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгорълыми пнями, внизъ, гдъ, глубоко въ земль, вырыта была у него землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, поставилъ на столъ, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ бросать длинными руками своими какія-то невъдомыя травы; взялъ кухоль, выдъланный изъ какого-то чуднаго дерева, ночеринулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и творя какія-то заклинанія. Показался розовый свѣтъ въ свѣтлицѣ, и страшно было глядѣть тогда ему въ лицо: оно казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернѣли на немъ, а глаза были, какъ въ огнѣ. Нечестивый грѣшникъ!

Уже и борода давно посёдёла, и лицо изрыто морщинами, и высохъ весь, а все еще творить богопротивный умыселъ. Посреди хаты стало вѣять бѣлое облако, и что-то нохожее на радость сверкнуло въ лицѣ его; но отчего же вдругъ сталь онъ недвижимъ, съ разинутымъ ртомъ, не смѣя пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись па его головь? Въ облакъ передъ нимъ свътилось чье-то чудное лицо. Пепрошеное, незваное, явилось оно къ нему въ гости; чемъ далее, выяснивалось больше и вперило неподвижныя очи. Черты его, брови, глаза, губы, -все незнакомое ему; никогда во всю жизнь свою онъ его не видываль. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако такъ же неподвижно глядела на него. Облако уже и пронало; а невъдомыя черты еще ръзче выказывались и острыя очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побълёль, какъ полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнулъ, опрокинулъ горшокъ... Все пропало.

## XI.

«Успокой себя, моя любая сестра!» говорилъ старый есаулъ Горобець: «сны рѣдко говорятъ правду».

«Прилягъ, сестрица!» говорила молодая его невѣстка: «я позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ: она выльетъ переполохъ тебѣ».

«Ничего не бойся!» говориль сынь его, хватаясь за саблю: «никто тебя не обидить».

Пасмурно, мутными глазами, глядёла на всёхъ Катерина и не находила рёчи. «Я сама устроила себё погибель: я выпустила его!» Наконецъ, она сказала: «Мнё нётъ отъ него покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Кіевё, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинё растить на месть сына... Страшенъ, страшенъ привидёлся онъ мнё во снё! Боже сохрани и вамъ увидёть его! Сердце мос до сихъ поръ бъется».—«Я зарублю твое дитя, Катерина!»

кричаль онь, «если не выйдешь за меня замужъ...» И зарыдавъ, кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кинћав и сверкалъ сынъ есаула отъ гићва, слыша такія рычи.

Расходился и самъ есаулъ Горобець: «Пусть попробусть онъ, окаянный антихристь, притти сюда: отвъдаеть, бываеть ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ», говорилъ онъ, подымая кверху прозорливыя очи: «не летъль ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Засталь уже на холодной постели, на которой много, много улеглось козацкаго народа. За то развъ не пышна была тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, дитя мое! Никто не посмъеть тебя обидъть, развъ ни меня не будеть, ни моего сына».

Кончивъ слова свои, старый есаулъ пришелъ къ колыбели, и дитя, увидѣвши висѣвшую на ремнѣ у него, въ серебряной оправѣ, красчую люльку и гаманъ съ блестящимъ огнивемъ, протянуло къ нему ручонки и засмѣялось. «По отцу пойдетъ!» сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя люльку и отдавая ему: «еще отъ колыбели не отсталъ, а ужъ думаетъ курить люльку!»

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вмъстъ и, мало ногодя, уснули всъ; уснула и Катерина.

На дворѣ и въ хатѣ все было тихо; не спали только козаки, стоявшіе на-сторожѣ. Вдругъ Катерина, всерикнувъ, проснулась, и за нею проснулись всѣ. «Онъ убитъ, онъ зарѣзанъ!» кричала она, и кинулась къ колыбели... Всѣ обступили колыбель и окаменѣли отъ страха, увидѣвши, что въ пей лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвилъ ни одинъ изъ нихъ, не зная, что думать о песлыханномъ злодѣйствѣ.

# XII.

Далеко отъ Украинскаго края, проѣхавши Польшу, минул и многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковер-

хія горы. Гора за горою, будто каменными цѣнями, перекидывають онв вираво и влвво землю и обковывають ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идутъ каменныя цъни въ Валахію и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видь подковы, между галичскимъ и венгерскимъ народомъ. Иътъ такихъ горъ въ нашей сторонь. Глазь не смветь оглянуть ихъ; а на вершину иныхъ не заходила и нога человъчья. Чуденъ и видъ ихъ: не задорное ли море выбѣжало въ бурю изъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онт, окаментвъ, остались недвижимы въ воздухт? Не оборвались ли съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо и на нихъ такой же сърый цвътъ, а бълая верхушка блестить и искрится при солиць. Еще до Карпатскихъ горъ услышины русскую молвь, и за горами еще, кой-гдв, отзовется какъ будто родное слово; а тамъ уже и въра не та, и рфчь не та. Живеть не малолюдный народъ венгерскій; ъздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за конную сбрую и дорогіе кафтаны не скупится вынимать изъ кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдаютъ въ себъ голыя вершины горъ и зеленыя ихъ подошвы.

По кто середи ночи, — блещуть, или не блещуть звъзды, — ѣдетъ на огромномъ ворономъ конъ? Какой богатырь съ нечеловъчьимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвъчнвается съ исполинскимъ конемъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломъ надвинутъ; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены—онъ спитъ и, сонный, держитъ повода; и за нимъ сидптъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, и также спитъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ, куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его не видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи

не пройдеть по немь. Чуть же ночь наведеть темноту, снова онь видень и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, скачеть тынь его. Уже профхалъ много онъ горъ и взърхалъ на Криванъ. Горы этой ныть выше между Карпатами: какъ царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спустясь, закрыли его.

#### XIII.

«Тс... тише, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго кричаль сынь мой, теперь спить. Я пойду вт лись, баба! Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя изъ глазъ вытягиваются жельзныя клещи... ухъ, какія длинныя! и горять, какъ огонь! Ты, вфрно, вфдьма! О, если ты въдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой безтолковый этотъ есауль: онъ думаетъ, мнт веселе жить въ Кіевф; нфтъ, здфсь и мужъ мой, и сынъ, кто же будеть смотръть за хатой? Я ушла такъ тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою? Это совсимъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, какъ я танцую...» И, проговоривъ такія несвязныя рѣчи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всѣ стороны и унираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она погами; безъ міры, безъ такта звеніли серебряныя подковы. Иезаплетенныя черныя косы метались по былой шев. Какъ итица, не останавливаясь, легвла она, размахивая руками и кивая головой, и, казалось, будто, обезсильвъ, или грянется на-земь, или вылетить изъ міра.

Печально стояла старая няня и слезами налились ея глубокія морщины; тяжкій камень лежаль на сердцё у вёрныхь хлонцевь, глядівшихь на свою нани. Уже совсёмь ослабіла она и лінню тонала ногами на одномъ мість, думая, что танцусть горлицу. «А у меня монисто есть, парубки!» сказала она, наконець, остановившись: «а у васъ піть!... Глі мужь мой?» вскричала она вдругь, выхвативъ

изъ-за пояса турецкій кинжалъ. «О! это не такой ножъ, какой нужно». При этомъ и слезы, и тоска показались у нея на лицѣ. «У отца моего далеко сердце: онъ не достанетъ до него. У него сердце изъ желѣза выковано; ему выковала одна вѣдьма на пекельномъ огнѣ. Что-жъ нейдетъ отецъ мой? Развѣ онъ не знаетъ, что пора заколоть его? Видно, онъ хочетъ. чтобъ я сама пришла...» И, не докончивъ, чудно засмѣлась. «Мнѣ пришла на умъ забавная исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Вѣдъ его живого погребли... Какой смѣхъ забиралъ меня!.... Слушайте, слушайте!» И, вмѣсто словъ, начала она пѣть пѣсню:

Бижыть возокъ кровавенькій: У тимъ возку козакъ лежить, Постраляный, порубаный, Въ правій ручци дротыкъ держить, Съ того дроту кривця бижыть; Вижыть рика кровавая. Надъ ричкою яворъ стоить; Надъ яворомъ воронъ кряче. За козакомъ маты плаче. Не плачь, маты, не журыся! Во вже твій сынъ оженився. Та взявъ жинку паняночку, Въ чистомъ поли земляночку, И безъ дверець, безъ оконець. Та вже писни вышовъ конецъ. Танціовала рыба зъ ракомъ... А хто мене не полюбить, трясця его матеры!

Такъ перемѣшивались у ней всѣ пѣсни. Уже день и два живетъ она въ своей хатѣ и не хочетъ слышать о Кіевѣ, и не молится, и бѣжитъ отъ людей, и съ утра до ноздняго вечера бродитъ по темнымъ дубравамъ. Острые сучья царанаютъ бѣлое лицо и плечи; вѣтеръ треплетъ расплетенныя косы; осенніе листья шумятъ подъ ногами ся—ни на что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, еще не являются звѣзды, не горитъ мѣсяцъ, а уже страшно ходить въ лѣсу: по деревьямъ царанаются и хватаются за сучья некрещеныя дѣти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клу-

бомъ по дорогамъ и въ широкой кропивѣ; изъ диѣпровскихъ волнъ выбѣгаютъ вереницами погубившія свои души дѣвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода, звучно журча, бѣжитъ съ длинныхъ волосъ на землю, и дѣва свѣтится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмѣхаются, щеки пылаютъ, очи выманиваютъ душу... она сторѣла бы отъ любви, она зацѣловала бы... Бѣги, крещеный человѣкъ! Уста ея—ледъ, постель— холодная вода; она защекочетъ тебя и утащитъ въ рѣку. Катерина не глядитъ ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бѣгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и ищетъ отца.

Съ раннимъ утромъ прівхалъ какой-то гость, статный собою, въ красномъ жупанв, и осведомляется о панв Данилв; слышить все, утпраетъ рукавомъ заплаканныя очи и пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевалъ вмёстё съ покойнымъ Бурульбашемъ: вмёсте рубились они съ крымцами и турками: ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана Данила. Разсказываетъ еще гость о многомъ другомъ и хочетъ видёть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость; напоследокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его речи. Онъ повель про то, какъ они жили вмёсте съ Даниломъ, будто братъ съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ греблею отъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спускала съ него очей.

«Она отойдеть!» думали хлонцы, глядя на нее. «Этотъ гость выльчить ее! Она уже слушаеть, какъ разумная!»

Гость началь разсказывать между тёмъ, какъ панъ Данило, въ часъ откровенной бесёды, сказалъ ему: «Гляди, братъ Копрянъ: когда волею Божіей не будетъ меня на свётъ, возьми къ себъ жену, и пусть будетъ опа твоею женою...»

Страшно вонзила въ него очи Катерина. «А!» вскрикнула она: «это онъ! это отецъ!» и кинулась на него съ ножомъ. Долго боролся тоть, стараясь вырвать у нея ножъ; наконецъ, вырвалъ, замахнулся, — и совершилось страшное дъло: отецъ убилъ безумную дочь свою.

Изумивнијеся козаки кинулись было на него; но колдунъ уже успълъ векочить на коня и пропалъ изъ виду.

## XIV.

За Кіевомъ показалось неслыханное чудо. Всё паны и гетманы собпрались дивиться этому чуду: вдругъ стало видимо далеко во всё концы свёта. Вдали засинёлъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Сивашъ. По лёвую руку видна была земля Галичская.

«А то что такое?» допрашивалъ собравшійся народъ старыхъ людей, указывая на далеко мерещившіеся на небѣ и больше похожіе на облака сѣрые и бѣлые верхи.

«То Кариатскія горы!» говорили старые люди: «межъ ними есть такія, съ которыхъ вѣкъ не сходить снѣгъ, а тучи пристають и ночують тамъ».

Тутъ показалось новое диво: облака слетвли съ самой высокой горы и на вершинт ея показался во всей рыцарской сорут человъкъ на конт съ закрытыми очами, и такъ виденъ, какъ бы стоялъ волизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ вскочилъ на коня и, дико озираясь по сторонамъ, какъ будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо, во всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ. Чего же такъ перепугался онъ? Со страхомъ вглядъвшись въ чуднаго рыцаря, узналъ онъ въ немъ то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда онъ ворожилъ. Самъ не могъ онъ разумъть, отчего въ немъ все смутилось при такомъ видъ, и, робко озираясь, мчался онъ на конъ, покамъстъ не застигнулъ его вечеръ и не проглянули звъзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допросить нечистую силу, что значитъ такое диво. Уже онъ

хотель перескочить съ конемъ черезъ узкую реку, выступившую рукавомъ середи дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, заворотилъ къ нему морду, и— чудо—засмъялся! бълые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракт. Дыбомъ поднялись волоса на головт колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный, и погналъ коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все со вступ сторонъ бъжало ловить его: деревья, обступивши темнымъ лесомъ, и какъ будто живыя, кивая черными бородами и вытягивая длинныя втви, силились задушить его; звъзды, казалось, бъжали впереди передъ нимъ, указывая встмъ на грышника; сама дерога, чудилось, мчалась по следамъ его.

Отчаянный колдунь летель въ Кіевь къ святымъ местамъ.

#### XV.

Одиноко сидёлъ въ своей нещерт передъ лампадою схимникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лътъ, какъ онъ затворился въ своей нещерт; уже сдълалъ себъ и дощатый гробъ, въ который ложился снать вмѣсто постели. Закрылъ святой старецъ свою книгу и сталъ молиться... Вдругъ вбѣжалъ человѣкъ чуднаго, страшнаго вида. Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ, увидѣвъ такого человѣка. Весь дрожалъ онъ, какъ осиновый листъ; очи дико косилисъ; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

«Отецъ, молись! молись!» закричалъ онъ отчаянно: «молись о погибшей душѣ!» и грянулся на землю.

Святой схимникъ перекрестился, досталь книгу, развернуль и, въ ужасѣ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу: «Иѣтъ, неслыханный грѣшникъ! иѣтъ тебѣ помилованія! Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!»

«Ифть?» закричаль, какъ безумный, грешинкъ.

«Гляди: святыя буквы въ книгъ налились кровью... Еще никогда въ міръ не бывало такого гръшника!»

«Отецъ! ты смфенься надо мною!»

«Иди, окаянный, грашникъ! Не смаюсь я надъ тобою. Боязнь овладаваетъ мною. Не добро быть человаку съ тобою вмаста!»

«Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ раздвинулся ротъ твой: вотъ оѣлѣютъ рядами твои старые зубы!..»

И, какъ общеный, кинулся онъ—и убиль святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стонъ перенесся черезъ поле п лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длинными когтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чудится ему какъ-то смутно: въ ушахъ шумитъ, въ головъ шумитъ, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ глазами, покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на коня, побхаль онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ Черкасы направить ичть къ татарамъ прямо въ Крымъ, самъ не зная, для чего. Бдетъ онъ уже день, другой, а Канева все нътъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, видя, что онъ забхалъ совебмъ въ другую сторону. Погналь коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался городъ, но не Кіевъ, а Галичъ, городъ еще далъе отъ Кіева, чимъ Шумскъ, и уже педалеко отъ венгровъ. Не зная, что дълать, новоротилъ овъ коня снова назадъ; но чувствуетъ снова, что бдетъ въ противную сторону и все впередъ. Не могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ разсказать, что было на душѣ у колдуна; а если бы онъ заглянулъ и увидѣлъ, что тамъ деялось, то уже не досыналъ бы онъ ночей и не засмѣялся бы ни разу. То была не злость, не страхъ и не лютая досада. Ифтъ такого слова на свътъ, которымъ бы можно было его назвать. Его жгло, некло, ему хотёлось

бы весь свёть вытонтать конемь своимь, взять всю землю отъ Кіева до Галича съ людьми, со всъмъ, и затонить ее ьъ Черномъ морф. Но не отъ злобы хотблось ему это сдълать: икть, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ. когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій свое темя, будто шанкою. строю тучею: а конь все несся и уже рыскаль по горамъ. Тучи разомъ очистились, и нередъ нимъ показался въ страшномъ величіи всадникъ... Онъ силится остановиться, крѣико натягиваеть удила: дико ржаль конь, подымая гриву. и мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ замерло, что недвижный всадникъ шевелится и разомъ открыль свои очи, увидьть несшагося къ нему колдуна и засмівялся. Какъ громъ, разсыпался дикій сміхъ по горамъ и зазвучаль въ сердцѣ колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влазъ въ него и ходилъ внутри его и билъ молотами по сердцу. но жиламъ... такъ страшно отдался въ немъ этотъ смъхъ!

Ухватиль всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послъ смерти очи: но уже былъ мертвецъ и глядълъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресийи. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми глазами, и увидълъ поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Кариата, какъ двъ каили воды схожихъ лицомъ на него.

Бледны, бледны, одинъ другого выше, одинъ другого костистъй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукъ страшную добычу. Еще разъ засмеялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И все мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ всехъ выше, всехъ страшите, хотелъ подняться изъ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сделать—такъ великъ выросъ онъ въ земле; а если бы поднялся, то опрокинулъ бы и Карпатъ, и Седмиградскую и Турецкую землю. Немного голько подвинулся онъ—и пошло отъ него трясеніе по всей земль, и много поопрокидывалось везді хать, и много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свисть, какъ будто тысяча мельниць шумить колесами на водё: то, въ безвыходной пропасти, которой не видаль еще ни одинъ человёкъ, странащійся проходить мимо, мертвецы грызуть мертвеца. Нередко бывало по всему міру, что земля тряслась оть одного конца до другого: то оттого дёлается, толкують грамотные люди, что есть гдё-то, близь моря, гора, изъ которой выхватывается пламя и текуть горящія рёки. Но старики, которые живуть и въ Венгріи, и въ Галичской землё, лучше знають это и говорять, что то хочеть подняться выросшій въ землё великій, великій мертвець и трясеть землю.

#### XVI.

Въ городъ Глуховъ собрался народъ около старца-бандуриста, и уже съ часъ слушалъ, какъ слънецъ игралъ на бандуръ. Еще такихъ чудныхъ иѣсенъ и такъ хорошо не иѣлъ ни одинъ бандуристъ. Сперва повелъ онъ про прежнюю гетьманщину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда иное было время: козачество было въ славъ, топтало конями непріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. Иѣлъ и веселыя иѣсни старецъ и поваживалъ своими очами на народъ, какъ будто зрящій; а пальцы, съ придѣланными къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнамъ и, казалось, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди, понуривъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не смѣли и шептать между собою.

«Постойте», сказалъ старецъ: «я вамъ заною про одно давнее дѣло». Народъ сдвинулся еще тѣснѣе, и слѣнецъ запѣлъ:

«За пана Степана, князя Седмиградскаго (быль князь Седмиградскій королемь и у ляховь), жило два козака: Ивань да Петро. Жили они такъ, какъ брать съ братомъ. «Гляди, Иванъ, все, что ни добудень—все пополамъ: когда кому

веселье, веселье и другому; когда кому горе—горе и обоимъ; когда кому добыча—пополамъ добычу; когда кто въ полонъ попадеть—другой продай все и дай выкупъ, а не то, самъ ступай въ полонъ». И правда, все, что ни доставали козаки, все дълили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ или коней—все дълили пополамъ.

\* \*

«Воеваль король Степань съ турчиномъ. Уже три недели воюсть онъ съ турчиномъ, а все не можеть его выгнать. А у турчина быль наша такой, что самъ съ десятью янычарами могъ порубить цёлый полкъ. Вотъ объявиль король Степанъ, что если сыщется смёльчакъ и приведеть къ нему того пашу живого или мертваго, дастъ ему одному столько жалованья, сколько дастъ на все войско. «Пойдемъ, братъ, ловить пашу!» сказалъ братъ Иванъ Пстру. И пофхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.

\* \*

«Поймалъ ли бы еще, или не поймалъ Петро, а уже Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. «Бравый молодецъ!» сказалъ король Степанъ, и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско: и приказалъ отвесть ему земли тамъ, гдѣ онъ задумаетъ себъ, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ получилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раздълилъ все поровну между собою и Петромъ. Взялъ Петро половину королевскаго жалованья, но не могъ вынесть того, что Иванъ получилъ такую честь отъ короля, и затаилъ глубоко на душѣ месть.

\* \*

«Бхали оба рыцаря на жалованную королемъ землю, за Карнатъ. Посадилъ козакъ Иванъ съ собою на коня своего сына, привязавъ его къ себѣ. Уже настали сумерки—они все ѣдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ

Нванъ. Не дремли, козакъ, по горамъ дороги опасныя!.. Но у козака такой конь, что самъ вездѣ знаетъ дорогу: не споткнется и не оступится. Есть между горами провалъ, въ провалѣ дна никто не видалъ; сколько отъ земли до неба, столько до дна того провала. Но надъ самымъ проваломъ дорога—два человѣка еще могутъ проѣхать, а трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремавшимъ козакомъ. Рядомъ ѣхалъ Петро, весь дрожалъ и притаилъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго брата въ провалъ; и конь съ козакомъ и младенцемъ полетѣлъ въ провалъ.

\* \*

«Ухватился, однакожь, козакь за сукь, и одинь только конь полетёль на дно. Сталь онь карабкаться, съ сыномь за плечами, вверхь; немного уже не добрался, подняль глаза и увидёль, что Петро наставиль пику, чтобы столкнуть его назадъ. «Боже ты мой, праведный! лучше-бъ мнъ не подымать глазь, чёмъ видёть, какъ родной брать наставляеть пику столкнуть меня назадъ!.. Брать мой милый! коли меня пикой, когда уже мнъ такъ написано на роду; но возьми сына: чёмъ безвинный младенецъ виновать, чтобы ему пронасть такою лютою смертью?» Засмѣялся Петро и толкнуль его пикой, и козакъ съ младенцемъ полетѣлъ на дно. Забралъ себѣ Петро все добро и сталъ жить, какъ паша. Табуновъ ни у кого такихъ не было, какъ у Петра; овецъ и барановъ нигдъ столько не было. И умеръ Петро.

\* \*

«Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ души обоихъ братьевъ, Петра и Ивана, на судъ. «Великій есть грѣшникъ сей человѣкъ!» сказалъ Богъ. «Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты самъ ему казнь!» Долго думалъ Иванъ, вымышляя казнь, и наконецъ сказалъ: «Великую обиду нанесъмнъ сей человѣкъ: предалъ своего брата, какъ Гуда, и лишилъ меня честнаго моего рода и потомства на землъ. А

человѣкъ безъ честнаго рода и потомства, что хлѣбное сѣмя, кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ землѣ. Всходу пѣтъ—никто и не узнаетъ, что кинуто было сѣмя.

«Сделай же, Боже, такъ, чтобы все потомство его не имело на земле счастья; чтобы последній въ роде быль такой злодей, какого еще и не бывало на свете, и отъ каждаго его злодейства, чтобы деды и прадеды его не нашли бы нокоя въ гробахъ, и, терия муку, неведомую на свете, подымались бы изъ могилъ! А Гуда Петро чтобы не въ силахъ былъ подняться, и отъ того териелъ бы муку еще горшую; и влъ бы, какъ бешеный, землю, и корчился бы подъ землею!

514 514

«И когда придеть часъ меры въ злодействахъ тому человеку, подыми меня, Боже, изъ того превада на коне на самую высокую гору, и пусть прійдеть онь ко мит, и брошу я его съ той горы въ самый глубокій проваль, и вст мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы вст потянулись отъ разныхъ сторонъ земли грызть его за те муки, что онъ наносиль имъ, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки. А Гуда Петро чтобы не мотъ подняться изъ земли, чтобы рвался грызть и себе, но грызъ бы самого себя, а кости его росли бы, чемъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще сильне становилась его боль. Та мука для него будеть самая страшная, ибо для человека неть большей муки, какъ хотеть отметить, и не мочь отметить».

«Страшна казпь, тобою выдуманная, человѣче!» сказалъ Богь. «Пусть будетъ все такъ, какъ ты сказалъ; но и ты сиди вѣчно тамъ на конѣ своемъ, и не будетъ тебѣ царствія небеснаго, покамѣстъ ты будень сидѣть тамъ на конѣ

своемъ!» И то все такъ сбылось, какъ было сказано: и донынъ стоитъ на Кариатѣ на конѣ дивный рыцарь, и видитъ, какъ въ бездонномъ провалѣ грызутъ мертвецы мертвеца, и чуетъ, какъ лежащій подъ землею мертвецъ растетъ, гложетъ въ страшныхъ мукахъ свои кости и страшно трясетъ всю землю»...

Уже сленецъ кончилъ свою песню; уже снова сталъ неребирать струны; уже сталъ петь смешныя присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупивъ головы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся, дёлё.



# ИВАНЪ ОЕДОРОВИЧЪ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА.

Съ этой исторіей случилась исторія: намъ разсказываль ее прівзжавшій изъ Гадяча Степанъ Ивановичь Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что въ рѣшето воду лей. Зная за собою такой грфхъ, нарочно просилъ его списать ее въ тетрадку. Ну, дай Богъ ему здоровья, человъкъ онъ былъ всегда добрый для меня, взялъ и списалъ. Положить я ее въ маленькій столикъ; вы, думаю, его хорошо знаете: онъ стоитъ въ углу, когда войдешь въ дверь... Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, съ которой живу уже лътъ тридцать вмъстъ, грамотъ съ роду не училась, - нечего и гръха танть. Вотъ замѣчаю я, что она пирожки печетъ на какойто бумагћ. Ипрожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы нигда не будете ъсть. Посмотрълъ какъ-то на сподку пирожка-смотрю: писанныя слова. Какъ будто сердце у меня знало: прихожу къ столику-тетрадки и половины и втъ! Остальные листки всв растаскала на пироги! Что прикажещь двлать? на старости лътъ не подраться же! Прошлый годъ случилось проважать чрезъ Гадячъ; нарочно еще, не дофажая города, завязаль узелокъ, чтобы не забыть попросить объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взяль объшаніе съ самого себя: какъ только чихну въ городъ, то

чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Профхалъ чрезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ илатокъ, а все позабытъ; да уже вспоминть, какъ верстъ за шесть отъ вхаль отъ заставы. Нечего делать, пришлось печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непремізнно знать, о чемъ говорится далже въ этой повівсти, то ему стоить только нарочно прівхать въ Гадячь и попросить Степана Ивановича. Онъ съ большимъ удовольствіемъ разскажеть ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала до конца. Живеть онъ недалеко возлъ каменной церкви. Туть есть сейчасъ маленькій переулокъ: какъ только поворотишь въ переулокъ, то будутъ вторыя или третън ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на дворъ больщой шесть съ перепеломъ, и выйдеть навстрѣчу вамъ толстая баба въ зеленой юбкѣ (онъ, не мѣшаетъ сказать, ведеть жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ, вы можете его встрътить на базаръ, гдъ бываетъ онъ каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ Антипомъ, или съ жидомъ-откупщикомъ. Вы его тотчаст узнаете, потому что ни у кого нътъ, кромъ него, панталонъ изъ цвътной выбойки и китайчатаго желтаго сюртука. Вотъ вамъ еще примъта: когда ходить онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный тамошній засъдатель, Денисъ Петровичъ, всегда, бывало, увидъвши его издали, говорилъ: «Глядите, глядите, вонъ идетъ вътряная мельница!»

## Иванъ Өедоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ Осдоровичъ Шпонька въ отставкъ и живетъ на хуторъ своемъ Вытребенькахъ. Когда быль онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ повътовомъ училищъ, и, надобно сказать, былъ преблагонравный и престарательный мальчикъ. Учитель россійской грамматики. Никифоръ Тимовеевичъ Двепричастіе, говариваль, что если бы вев у него были такъ старательны, какъ Шпонька, то онъ не носиль бы съ собою въ классъ кленовой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, уставаль бить по рукамъ ланивцевъ и шалуновъ. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругомъ облинеенная, нигдъ ни пятныника. Сидълъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привъшивалъ сидъвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не різаль скамьи и не пграль до прихода учителя въ тысной бабы. Когда кому нужда была въ ножикъ, очинить перо. тотъ немедленно обращался къ Ивану Оедоровнчу, зная, что у него всегда водился ножикъ: и Иванъ Оедоровичъ, тогда еще просто Ванюша, вынималь его изъ небольшого кожанаго чехольчика, привязаннаго къ нетлъ своего съренькаго сюртука, и просилъ только не скоблить пера остріемъ ножика, увфряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравіе скоро привлекло на него вниманіс даже самого учителя латинскаго языка, котораго одинъ кашель въ съняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное осною, наводиль страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у котораго на кабедрѣ всегда лежало два пучка розогъ. и половина слушателей стояла на колфияхъ, сдълалъ Ивана Оедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ классъ было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не можно пропустить одного случая, сделавшаго вліяніе на всю его жизнь. Одинъ изъ ввъренныхъ ему учениковъ,

чтобы склонить своего аудитора написать ему въ спискъ scit, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не зналъ, принесъ въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ, блинъ. Иванъ Оедоровичъ хотя и держался справедливости, но на эту пору быль голодень и не могь противиться обольщенію: взяль блинь, поставиль передъ собою книгу и началь фсть, и такъ быль занять этимъ, что даже не замътилъ, какъ въ классъ сдълалась вдругъ мертвая тишина. Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука, протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его «Подай сюда за ухо и вытащила на средину класса. блинъ! Подай, говорятъ тебѣ, негодяй!» сказалъ грозный учитель, схватилъ нальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно, строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьникамъ поднимать его. Послѣ этого тутъ же высѣкъ онъ пребольно Ивана Өедоровича по рукамъ; и дѣло: руки виновалы, зачимъ брали, а не другая часть тила. Какъ бы то ни было, только съ этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, увеличилась еще болве. Можетъ-быть, это самое происшествіе было причиною того, что онъ не имълъ никогда желанія вступить въ штатскую службу, видя на опыть, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ, когда перешель онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращеннаго катехизиса и четырехъ правилъ арнометики, принялся онъ за пространный, за книгу о должностяхъ человѣка и за дроби. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказалъ долго жить, пробылъ еще два года и, съ согласія матушки, вступилъ потомъ въ П\*\*\* пѣхотный полкъ.

П\*\*\* и фхотный полкъ былъ совсфиъ не такого сорта, къ какому принадлежатъ многіе пфхотные полки, и, несмотря на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожъ былъ на такой ногѣ, что не уступалъ инымъ и кавалерійскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и умъла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нф-

сколько человѣкъ даже танцовали мазурку, и нолковникъ П<sup>\*\*\*</sup> полка никогда не упускалъ случая замѣтить объ этомъ, разговаривая съ кѣмъ-нибудь въ обществѣ.«У меня-съ», говориль онъ обыкновенно, треиля себя по брюху послѣ каждаго слова: «многіе пляшутъ-съ мазурку; весьма многіе-съ, очень многіе-съ». Чтобъ еще болѣе показать читателямъ образованность П<sup>\*\*\*</sup> пѣхотнаго толка, мы прибавимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные пгроки въ банкъ и пропирывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ и даже исподнее платье, что не вездѣ и между кавалеристами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ничуть не уменьшило робости Ивана Оедоровича; и такъ какъ онъ не пилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки предъ объдомъ и ужиномъ, не танцовалъ мазурки и не игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разъвзямали на обывательскихъ по мелкимъ помѣщикамъ, онъ, сидя на своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на постели.

Зато не было никого исправнѣе Ивана Оедоровича въ полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. За то въ скоромъ времени, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ полученія прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ подпоручики.

Въ продолжение этого времени онъ получилъ извъстие, что матушка скончалась: а тетушка, родная сестра матушки, которую онъ зналъ только потому, что она привозила ему въ дътствъ и посылала даже въ Гадячъ сушеныя груши и дъланные ею самою превкусные пряники (съ матушкой она была въ ссоръ, и потому Иванъ Оедоровичъ послъ не видалъ ея),—эта тетушка, по своему добродушію,

взялась управлять небольшимъ его имѣніемъ, о чемъ извъстила его въ свое время письмомъ.

Иванъ Оедоровичъ, будучи совершенно увѣренъ въ благоразуміи тетушки, началъ попрежнему исполнять свою службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ же самый Иванъ Өедоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и въ прапорщичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послѣ этого замѣчательнаго для него событія, онъ готовился выступить вмѣстѣ съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ получилъ письмо такого содержанія:

## «Любезный племянникъ,

# Иванъ Өедоровичъ!

«Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ и четыре рубанки тонкаго холста; да еще хочу поговорить съ тобою о дѣлѣ: такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немаловажный, что, думаю, тебѣ извѣстно, и пришелъ въ такія лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть въ твоемъ хозяйствѣ; да и дѣйствительно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣзжай, Ванюша! Въ ожиданіи подлиннаго удовольствія тебя видѣть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

# Василиса Цупчевьска.

«Чудная въ огородѣ у насъ выросла рѣна: больше похожа на картофель, чѣмъ на рѣпу».

Черезъ недѣлю нослѣ полученія этого письма, Иванъ Оедоровичъ написалъ такой отвѣтъ:

# «Милостивая государыня, тетушка,

## Василиса Кашпаровна!

«Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно кариетки у меня очень старыя, что даже деньщикъ штопалъ ихъ четыре раза, и очень отъ того стали узкія. Насчетъ вашего мнѣнія о моей службѣ, я совершенно согласенъ съ вами, и третьяго дня подалъ отставку. А какъ

только получу увольненіе, то найму извозчика. Прежней вашей комиссіи, насчеть свиянь ишеницы, спопрской арнаутки, не могь исполнить: во всей Могилевской губерній нать такой. Свиней же здась кормять обльшею частію брагой, подмашивая немного выигравшагося нива.

«Съ̀ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государынл тетушка, пребываю племянникомъ

#### Иваномъ Шпонькою».

Наконецъ, Иванъ Осдоровичъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, напялъ за сорокъ рублей жида отъ Могилева до Гадяча, и сълъ въ кибитку въ то самое время, когда деревья одълись молодыми, еще ръдкими листьями, вся земля ярко зазеленъла свъжею зеленью и по всему полю пахло весною.

## II.

## Дорога.

Въ дорогѣ ничего не случилось слишкомъ замѣчательнаго. Ъхали съ небольшимъ двъ недъли. Можетъ-быть, еще и этого скорће прівхаль бы Ивань Оедоровичь, но набожный жидъ шабашовалъ по субботамъ, и, накрывишсь своею пононой, молился весь день. Впрочемъ, Иванъ Осдоровичъ, какъ уже имълъ я случай замътить прежде, быль такой человъкъ, который не допускаль къ себѣ скуки. Въ то время развязываль онъ чемодань, вынималь облье, разсматривалъ его хорошенько: такъ ли вымыто, такъ ли сложено; снималь осторожно пущокъ съ новаго мундира, сщитаго уже безъ погончиковъ, и снова все это укладывалъ наплучинимъ образомъ. Книгъ онъ, вообще сказать, не любилъ читать; а если заглядывалъ ипогда въ гадательную кингу, такъ это потому, что любилъ встричать тамъ знакомое, читанное уже нъсколько разъ. Такъ городской житель отправляется каждый день въ клубъ, не для того, чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встратить тыхъ пріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубъ. Такъ чиновникъ съ большимъ наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по нѣскольку разъ въ день, не для какихъ- -нибудь дипломатическихъ затъй, но его тѣшитъ до крайности печатная роспись именъ. «А! Иванъ Гавриловичъ такой-то!..» повторяетъ онъ глухо про себя. «А! вотъ и я! гм!..» И на слѣдующій разъ снова перечитываетъ его съ тѣми же восклицаніями.

Посл'в двухнедѣльной ѣзды, Иванъ Өедоровичъ достигнулъ деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. Это было въ иятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ въвхалъ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.

Этотъ постоялый дворъ ничьмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по небольшимъ деревушкамъ. Въ нихъ, обыкновенно, съ большимъ усердіемъ потчуютъ путешественника свномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ почтовая лошадь. Но если бы онъ захотълъ позавтракать, какъ обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая. Иванъ Оедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на одномъ постояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ глиняный полъ.

Въ продолжение этого времени послышался стукъ брички. Ворота заскрипѣли; но бричка долго не въѣзжала на дворъ. Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. «Я въѣду», услышалъ Иванъ Өедоровичъ: «но если хоть одинъ клопъ укуситъ меня вътвоей хатѣ, то прибью, ей Богу, прибью, старая колдунья! и за сѣно ничего не дамъ!»

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошель, или, лучше сказать, влёзь толстый человёкь въ зеленомъ сюртукт. Голова его неподвижно покоилась на короткой шет, казавшейся еще толще оть двухъ-этажнаго подбородка. Каза-

лось, и съ виду онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей. Которые не ломали никогда головы надъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.

«Желаю здравствовать, милостивый государь!» проговориль онъ, увидѣвши Ивана Өедоровича.

Пванъ Өедоровичъ безмолвно поклонился.

«А позвольте спросить: съ кѣмъ имѣю честь говорить?» продолжалъ толстый пріфзжій.

При такомъ допросѣ Иванъ Оедоровичъ невольно подиялся съ мѣста и сталъ въ вытяжку, что обыкновенно онъ дѣлывалъ, когда спрашивалъ его о чемъ полковникъ. «Отставной поручикъ, Иванъ Оедоровъ Шпонька», отвъчалъ онъ.

«А смітю ли спросить, въ какія міста изволите іхать?»

«Въ собственный хуторъ-съ, Вытребеньки».

«Вытребеньки!» воскликнулъ строгій допросчикъ. «Позвольте, милостивый государь, позвольте!» говорилъ онъ, подступая къ нему и размахивая руками, какъ будто бы кто-нибудь его не допускалъ, или онъ продпрался сквозь толиу, и, приблизившись, принялъ Ивана Оедоровича въ объятія и облобызалъ сначала въ правую, потомъ въ лѣвую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Оедоровичу очень понравилось это лобызаніе, потому что губы его приняли большія щеки незнакомца за мягкія подушки.

«Позвольте, милостивый государь, познакомиться!» продолжаль толстякь: «я помѣщикъ того же гадячскаго повѣта и вашь сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верстъ, въ селѣ Хортыщѣ; а фамилія моя Григорій Григорьевичъ Сторченко. Непремѣно, пепремѣно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если не пріѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь спѣшу по надобности... А что это?» проговориль онъ кроткимъ голосомъ вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, тъ заплатанными локтями, съ недоумѣвающею миною, ставившему на столъ узлы и ящики. «Что это? что?» и голосъ Григорія Григорьевича незамѣтно дѣлался грознѣе и грознве. «Развв я это сюда велвлъ ставить тебв, любезный? Развв я это сюда говорилъ ставить тебв, подлецъ? Развв я не говорилъ тебв, напередъ разогрвть курицу, мошенникъ? Пошелъ!» вскрикнулъ онъ, топнувъ ногою. «Постой, рожа! Гдв погребецъ со штофиками? Иванъ Оедоровичъ!» говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: «прошу покорно лѣкарственной!»

«Ей Богу-съ, не могу... я уже имѣлъ случай...» проговорилъ Иванъ Оедоровичъ съ запинкою.

«И слушать не хочу, милостивый государь!» возвысиль голосъ помъщикъ: «и слушать не хочу! Съмъста не сойду, покамъстъ не выкушаете...»

Иванъ Өедоровичъ, увидѣвши, что нельзя отказаться, не безъ удовольствія выпилъ.

«Это курица, милостивый государь», продолжаль толстый Григорій Григорьевичь, разр'язывая ее ножомъ въ деревянномъ ящикъ. «Надобно вамъ сказать, что повариха моя Явдоха иногда любитъ куликнуть, и оттого часто пересушиваетъ. Эй, хлоиче!» тутъ оборотился онъ къ мальчику въ козацкой свиткъ, принесшему перину и подушки: «постели постель мий на полу посереди хаты! Смотри же, сйна повыше наклади подъ подушку! Да выдерни у бабы изъ мычки клочокъ пеньки заткнуть мнѣ уши на ночь! Надобно вамъ знать, милостивый государь, что я имфю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая, когда въ одной русской корчив зальзъ мнв въ лввое ухо тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послъ узналъ, Едять даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: въ ухѣ такъ и щекочеть, такъ и щекочеть... ну, хоть на ствну! Мнв помогла уже въ наинхъ мѣстахъ простая старуха, и чѣмъ бы вы думали? просто, зашентываніемъ. Что вы скажете, милостивый государь, о лекаряхъ? Я думаю, что они, просто, морочатъ и дурачатъ насъ: иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всёхъ этихъ лёкарей».

«Дъйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ

правду. Иная точно бываеть...» Туть онъ остановился, какъ бы не прибирая далье приличнаго слова. Не мѣшаетъ здъсь и миѣ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на слова. Можетъ-быть, это происходило отъ робости, а. можетъ, и отъ желанія выразиться красивѣе.

«Хорошенько, хорошенько перетряси свио!» говориль Григорії Григорьевичь своему лакею: «туть свио такое гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадеть сучокъ. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я вывзжаю до зари. Вашъ жидъ будеть шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ нечего и вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: и знать васъ не хочу, когда не прівдете въ село Хортыще».

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащилъ съ него сюртукъ и сапоги, натянувъ на него вивсто того халать, и Григорій Григорьевичъ повалился на постель, и казалось, огромная перина легла на другую.

«Эй, хлонче! куда же ты, подлецъ? Поди сюда, поправь мив одвяло! Эй, хлонче, подмости подъ голову свиа! Да что, коней уже напонли? Еще свиа! сюда, подъ этотъ бокъ! Да поправь, подлецъ, хорошенько одвяло! Ветъ такъ, еще! охъ!...»

Тутъ Григорій Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два и пустиль страшный носовой свисть по всей комнатѣ, всхрашывая по временамъ такъ, что дремавшая на лежанкѣ старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на всѣ стороны, по, не видя ничего, успоконвалась и засынала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Осдоровичъ, толстаго помъщика уже не было. Это было одно только замъчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогѣ. На третій день послѣ того приближался онъ къ своему хуторку.

Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилоть, когда выглянула, махая крыльями, вѣтряная мельница и когда, по мѣрѣ того, какъ жидъгналъ своихъ клячъ

на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блестъть сквозь нихъ прудъ и дышать свъжестью. Здъсь когдато онъ кунался; въ этомъ самомъ прудв онъ когда-то съ ребятишками брель по шею въ водѣ за раками. Кибитка взътхала на греблю, и Иванъ Оедоровичъ увидълъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя яблони и черешни, по которымъ онъ когда-то украдкою лазиль. Только-что въбхаль онъ на дворъ, какъ сбъжались со встхъ сторонъ собаки встхъ сортовъ: бурыя, черныя, сърыя, пътія. Нъкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадямъ, другія біжали сзади, замітивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бъгала взадъ и впередъ, номахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человекъ!» Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бъжали глядъть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнадцатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ свое рыло и хрюкнула громче обыкновеннаго. На дворъ лежало на землъ множество ряденъ съ пшеницею, пресомъ и ячменемъ, сушившимися на солнцв. На крышв тоже не мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ батоговъ, нечуй-вътра и другихъ.

Пванъ Өедоровичъ такъ былъ занятъ разсматриваніемъ этого, что очнулся тогда только, когда пѣгая собака укусила слѣзавшаго съ козелъ жида за икру. Сбѣжавшаяся дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣвокъ въ шерстяныхъ исподницахъ, послѣ первыхъ восклицаній: «то се экъ панычъ нашъ!» объявила, что тетушка садила въ огородь ишеничку, вмѣстѣ съ дѣвкою Палашкою и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшимъ часто должность огородника и сторожа. По тетушка, которая еще издали завидѣла рогожную кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Өедоровичъ изумился, когда она почти подняла его на рукахъ, какъ бы не довѣряя, та ли это тетушка, которая писала къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

#### III.

## Тетушка.

Тетушка Василиса Кашпаровна въ это время имела летъ около иятидесяти. Замужемъ она никогда не была и, обыкновенно говорила, что жизнь давическая для нея дороже всего. Впрочемъ, сколько мит помнится, никто и не сваталъ ее. Это происходило оттого, что вей мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имфли духа сдфлать ей признаніе. «Весьма съ большимъ характеромъ Василиса Кашпаровна!» говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Канипаровна хоть кого умёла едёлать тише травы. Пьяницу-мельника, который совершенно быль ни къ чему негоденъ, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умѣла сдѣлать золотомъ, а не человѣкомъ. Ростъ она имъла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошноку, опредъливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенія и своихъ именинь, тогда какъ ей болъе всего или бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато занятія ся совершенно соотвітствовали ея виду: она каталась сама на лодкв, гребя весломъ искуснъе всякаго рыболова; стръляла дичь; стояла неотлучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштань; брала пошлину по ияти коньекъ съ воза, про-**\*** тажавшаго черезъ ея греблю: взлазала на дерево и трусила груши: била ленивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, ділала квасъ, варила медовое варенье, и хлопотала весь день и вездъ посиъвала. Слъдствіемъ этого было то, что маленькое иминьице Ивана Осдоровича, состоявшее изъ осьмиадцати душъ по последней ревизіи, процветало въ полномъ смыслъ сего слова. Къ тому-жъ она слинкомъ

горячо любила своего илемянника и тщательно собирала для него конфику.

По прівздв домой, жизнь Ивана Оедоровича рвшительно измвнилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управленія осьмнадцати-душнымъ имвніємъ. Сама тетушка замвтила, что онъ будеть хорошимъ хозяпномъ, хотя, впрочемъ, не во вев еще отрасли хозяйства позволяла ему вмвшиваться. «Воно ще молоди дытына!» обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Оедоровичу было безъ малаго сорокъ лвтъ: «гдв ему все знать!»

Однакожъ онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душт. Единодушный взмахъ десятка и болте блестящихъ косъ; шумъ надающей стройными рядами травы; изредка заливающіяся песни жниць, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечерь, —и что за вечерь! какъ воленъ и свѣжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснветъ, синветъ и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насёкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жукжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По нолю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставять котлы, и вкругь котловь садятся усатые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки сфриотъ... Трудно разсказать, что делалось тогда съ Иваномъ Өедоровичемъ. Онъ забываль, присоединясь къ косарямь, отведать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ недвижимо на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую въ небѣ чайку, или считая копы нажатаго хлъба, унизывавшія поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванѣ Өедоровичѣ вездѣ пошли рѣчи, какъ о великомъ хозяинѣ. Тетушка не могла нарадоваться своимъ племянникомъ и никогда не упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день,—это было уже по окончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля,—Васп-

лиса Кашпаровна, взявши Ивана Оедоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ поговорить съ нимъ о дѣлѣ, которое съ давнихъ поръ уже ее занимаетъ.

«Тебѣ, любезный Иванъ Оедоровичъ», такъ она начала: «извѣстно, что въ твоемъ хуторѣ осмънадцать душъ, вирочемъ, это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше, можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ дѣло. Ты знаешь тотъ лѣсокъ, что за нашею левадою, и, вѣрно, знаешь за тѣмъ же лѣсомъ широкій лугъ: въ немъ двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно каждый годъ продавать больше, чѣмъ на сто рублей, особенно, если, какъ говорятъ, въ Гадячѣ будетъ конный полкъ».

«Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая».

«Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты. что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Что-жъ ты такъ выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Осдоровичъ! Ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю: «помнишь!» Ты тогда быль такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже его имени. Куда-жъ! Я помню, когда пріфхала на самос пущенье, передъ Филипповкою, и взяла было тебя на руки. то ты чуть не непортиль мив всего платья; къ счастію. что усивла передать тебя мамкв Матренв; такой ты тогда быль гадкій!... Но не объ этомъ дело. Вся земля, которая за нашимъ хуторомъ, и самое село Хортыще, было Степана Кузьмича. Онъ, надобно тебф объявить, еще тебя не было на свъть, какъ началъ вздить къ твоей матушкь, - правда, въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однакожъ, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи, ея душу! — хотя покойница была всегда неправа противъ меня. По не объ этомъ дъло. Какъ бы то ни было, только Степанъ Кузьмичъ сделалъ тебе дарственную запись на то самое имьніе, объ которомъ я тебь говорила. Но нокойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного права. Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не могь бы понять ее. Куда опа дела эту запись — одинъ

Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельм'т досталось все его им'тые. Я готова ставить, Богъ знаетъ что, если онъ не утаилъ записи».

«Нозвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станціи?» Тутъ Иванъ Оедоровичъ разсказаль про свою встрфчу.

«Кто его знаеть!» отвічала, немного подумавъ, тетушка: «можетъ-быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ, всего только полгода, какъ перейхаль къ намъ жить; въ такое время человіка не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорятъ, большая мастерица солить огурцы; ковры собственныя дівки ся уміноть отлично хорошо выділывать. По такъ какъ ты говоришь, что онъ тебя хорошо приняль, то пойзжай къ нему: можетъ-быть, старый грішникъ послушается совісти и отдастъ, что принадлежить не ему. Пожалуй, можешь пойхать и въ бричкі, только проклятая дитвора повыдергала сзади всі гвозди; нужно будеть сказать кучеру Омелькі, чтобы прибиль вездів получше кожу».

«Для чего, тетушка? Я возьму новозку, въ которой вы фздите иногда стрѣлять дичь».

Этимъ окончился разговоръ.

# IV.

## Объдъ.

Въ объденную пору Иванъ Осдоровичъ вътхалъ въ село Хортыще и немного оробълъ, когда сталъ приближаться къ господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подъ очеретяною, какъ у многихъ окружныхъ помъщиковъ, но подъ деревянною крышею. Два амбара во дворъ тоже подъ деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Осдоровичъ похожъ былъ на того франта, который, затхавъ на балъ, видитъ встъхъ, куда ин оглянется, одътыхъ щеголеватъе его.

Изъ почтенія онъ остановиль свой возокъ возлѣ амбара и подошель пѣшкомъ къ крыльцу.

«А! Иванъ Оедоровичъ!» закричалъ толстый Григорій Григорьевичъ, ходившій по двору въ сюртукѣ, но безъ галстука, жилета и подтяжекъ. Однакожъ и этотъ нарядъ, казалось, обременялъ его тучную ширину, потому что потъ катился съ него градомъ.

«Что-жъ вы говорили, что сейчасъ, какъ только увидитесь съ тетушкой, прівдете, да и не прівхали?» Послів этихъ словъ, губы Ивана Оедоровича встрітили тів же самыя знакомыя подушки.

«Большею частію занятія по хозяйству... Я-съ прівхаль къ вамъ на минутку, собственно по ділу...»

«На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй. хлонче!» закричалъ толстый хозяннъ, и тотъ же самый мальчикъ въ козацкой свиткъ выбѣжалъ изъ кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчасъ заперъ,—слышишь!—заперъ крѣиче! А коней вотъ этого пана распрягъ бы сію минуту. Прошу въ комнату: здѣсь такая жара. что у меня вся рубашка мокра».

Иванъ Оедоровичъ, вошедши въ комнату, рѣшился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать рѣшительно.

«Тетушка имѣла честь... сказывала мнѣ, что дарственная запись покойнаго Степана Кузьмича...»

Трудно изобразить, какую непріятную мину сділало при этихъ словахъ общирное лицо Григорія Григорьевича. «Ей Богу, ничего не слышу!» отвічаль онъ. «Надобно вамъ сказать, что у меня въ лівомъ ухіз сиділь тараканъ (въ русскихъ избахъ проклятые кацапы вездіз поразводили таракановъ); невозможно описать никакимъ перомъ, что за мученіе было — такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. Миз помогла уже одна старуха самымъ простымъ средствомъ...»

«Я хотблъ сказать...» осмѣлился прервать Иванъ Оедоровичъ, видя, что Григорій Григорьевичъ съ умысломъ хочетъ поворотить рѣчь на другое: «что въ завѣщаніи покой-

наго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дарственной записи... по ней слъдуетъ мив...»

«Я знаю, это вамъ тетушка успѣла наговорить. Это ложь, ей Богу, ложь! Никакой дарственной заинси дядюшка не дѣлалъ. Хотя, правда, въ завѣщаніи и упоминается о какой-то записи; но гдѣ же она? Никто не представилъ ее. Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. Ей Богу, это ложь!»

Иванъ Оедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъбыть, и въ самомъ дёлё тетушкё такъ только показалось.

«А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!» сказалъ Григорій Григорьевичъ: «слѣдовательно обѣдъ готовъ. Пойдемте!»

Тутъ онъ потащилъ Ивана Өедоровича за руку въ комнату, въ которой стояли на столѣ водка и закуски.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейникъ въ ченчикѣ, съ двумя барышнями бѣлокурой и черноволосой. Иванъ Оедоровичъ, какъ воснитанный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, а послѣ къ ручкамъ обѣихъ барышень.

«Это, матушка, нашъ сосѣдъ, Иванъ Оедоровичъ Шпонька!» сказалъ Григорій Григорьевичъ.

Старушка смотрѣла пристально на Ивана Оедоровича, или, можетъ-быть, только казалась смотрѣвшею. Впрочемъ, это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотѣла спросить Ивана Өедоровича: «сколько вы на зиму насаливаете огурцовъ?»

«Вы водку пили?» спросила старушка.

«Вы, матушка, вѣрно, не выспались», сказалъ Григорій Григорьевичъ: «кто-жъ спрашиваетъ гостя, инлъ ли онъ? Вы потчивайте только; а инли ли мы, или нѣтъ, это наше дѣло. Иванъ Оедоровичъ! прошу: золототысячниковой, или трохимовской сивушки? какую вы лучше любите? Иванъ Ивановичъ, а ты что стоишь?» произнесъ Григорій Григорьевичъ, оборотившись назадъ, и Иванъ Оедоровичъ увидѣлъ подходившаго къ водкѣ Ивана Ивановича, въ долго-поломъ сюртукѣ, съ огромнымъ стоячимъ воротникомъ, за-

крывавнимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидѣла въ воротникѣ, какъ будто въ бричкѣ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкѣ, потеръ руки, разсмотрѣлъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свѣту, вылилъ разомъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не проглатывая, пополоскалъ ею хорошенько во рту, послѣ чего уже проглотилъ, и. закусивши хлѣбомъ съ солеными опёнками, оборотился къ Ивану Өедоровичу.

«Не съ Иваномъ ли Оедоровичемъ, господиномъ Шпонькою, им'ю честь говорить?»

«Такъ точно-съ», отвъчалъ Иванъ Өедоровичъ.

«Очень много изволили перемѣниться съ того времени. какъ я васъ знаю. Какъ же!» продолжалъ Иванъ Ивановичь: «я еще помню васъ вотъ какими!» При этомъ подняль онъ ладонь на аршинъ отъ пола. «Покойный батюшка вашъ, дай Боже ему царствіе небесное, рѣдкій былъ человѣкъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіе, какихъ теперь нигдѣ не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ», продолжалъ онъ, отводя его въ сторону: «подадутъ вамъ за етоломъ дыни,—что за дыни? смотрѣть не хочется! Вѣрите ли, милостивый государь, что у него были арбузы», произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто бы хотѣлъ обхватить толстое дерево: «ей Богу, вотъ какіе!»

«Пойдемте за столъ!» сказалъ Григорій Григорьевичь, взявши Ивана Өедоровича за руку.

Григорій Григорьевичь сѣль на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ, въ концѣ стола, завѣсившись огромною салфеткою и ноходя въ этомъ видѣ на тѣхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цырюльники на своихъ вывѣскахъ. Иванъ Оедоровичъ, краснѣя, сѣлъ на указанное ему мѣсто противъ двухъ барышень: а Иванъ Ивановичъ не преминулъ помѣститься возлѣ него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать свои познанія.

«Вы напрасно взяли куприкъ. Иванъ Оедоровичъ! Это индъйка!» сказала старушка, обратившись къ Ивану Оедоровичу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскій офиціантъ въ съромъ фракъ съ черною заплатою. «Возьмите спинку!»

«Матушка! въдь васъ никто не проситъ мѣшаться!» произнесъ Григорій Григорьевичъ. «Будьте увѣрены, что гость самъ знаетъ, что ему взять! Иванъ Оедоровичъ! возьмите крыльшко, вонъ другое, съ пупкомъ! Да что-жъ вы такъ мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты что разинулъ ротъ съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: «Иванъ Өедоровичъ, возьмите стегнышко!»

«Иванъ Оедоровичъ, возьмите стегнышко!» проревѣлъ, ставъ на колѣни, офиціантъ съ блюдомъ.

«Гм! что это за индъйки!» сказалъ вполголоса Иванъ Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему сосѣду. «Такія ли должны быть индъйки? Если бы вы увидѣли у меня индъекъ! Я васъ увѣряю, что жиру въ одной больше, чѣмъ въ десяткѣ такихъ, какъ эти. Вѣрите ли, государь мой, что даже противно смотрѣть, когда ходятъ онъ у меня по двору—такъ жирны!...»

«Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

«Я вамъ скажу», продолжалъ все такъ же своему сосѣду Нванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто бы онъ не слышалъ словъ Григорія Григорьевича: «что прошлый годъ, когда я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти копѣекъ за штуку, и то еще не хотѣлъ брать».

«Иванъ Ивановичъ! я тебѣ говорю, что ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.

Но Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто это совершенно относилось не къ нему, продолжалъ такъ же, но только гораздо тише: «пменно, государь мой, не хотѣлъ брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика...»

«Иванъ Ивановичъ! вѣдь ты глупъ, и больше ничего», громко сказалъ Григорій Григорьевичъ. «Вѣдь Иванъ Өедоровичъ знаетъ все это лучше тебя и, вѣрно, не повѣритъ тебѣ».

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидѣлся, замолчалъ и принялся убирать индѣйку, несмотря на то, что она не такъ была жирна, какъ тѣ, на которыя противно смотрѣть.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григоріемъ Григорьевичемъ мозгу изъ бараньей кости.

«Читали ли вы», спросиль Иванъ Ивановичь, послѣ нѣкотораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ Ивану Оедоровичу: «книгу «Путешествіе Коробейникова ко святымъ мѣстамъ»? Истинное услажденіе души и сердца! Теперь такихъ книгъ не печатаютъ. Очень сожалительно, что не посмотрѣлъ, котораго году».

Иванъ Оедоровичъ, услышавщи, что дѣло идетъ о книгѣ, прилежно началъ набирать себѣ соусу.

«Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаень, что простой мѣщанинъ прошелъ всѣ мѣста эти: болѣе трехъ тысячъ верстъ! Подлинно его Самъ Господь сподобилъ побывать въ Палестинѣ и Герусалимѣ».

«Такъ вы говорите, что онъ», сказалъ Иванъ Оедоровичъ, который много наслышался о Герусалимѣ еще отъ своего деньщика: «былъ и въ Герусалимѣ?»

«О чемъ вы говорите, Иванъ Оедоровичъ?» произнесъ съ конца стола Григорій Григорьевичъ.

«Я, то-есть, имѣль случай замѣтить, что какія есть на свѣтѣ далекія страны!» сказаль Иванъ Оедоровичь, будучи сердечно доволенъ тѣмъ, что выговориль столь длинную и трудную фразу.

«Не вѣрьте ему, Иванъ Оедоровичъ!» сказалъ Григорій Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: «все вретъ!»

Между тамъ объдъ кончился. Григорій Григорьевичъ отправился съ свою комнату, по обыкновенію, немножко всхраннуть: а гости пошли всладъ за старушкою-хозяйкою и барышнями въ гостиную, гда тотъ самый столъ, на которомъ оставили они, выходя объдать, водку, какъ бы превращеніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дыиями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: хозяйка едѣлалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ насчетъ дѣланія настилы и сушенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бѣлокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лѣтъ, была молчаливѣе.

Но болье всъхъ говорилъ и дъйствовалъ Иванъ Ивановичъ. Будучи увъренъ, что его теперь никто не собъетъ и не смѣшаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посвве картофеля, по томъ, какіе въ старину были разумные люди, --куда противъ теперешнихъ! -- и с томъ, какъ все, чемъ далее, умиветъ и доходитъ къ выдумыванію мудрей-, шихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа техъ людей, которые съ величайшимъ удовольствіемъ любять нозаняться услаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочестивыхъ предметовъ, то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ послѣ каждаго слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовываль голову изъ своей брички и дёлаль такія мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ нужно дълать грушевый квасъ, какъ велики тъ дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось Ивану Өедоровичу распрощаться, и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, онъ устоялъ-таки въ своемъ намѣреніи ѣхать, — и уѣхалъ.

#### V.

## Новый замыселъ тетушки.

«Пу, что? выманиль у стараго лиходфя запись?» Такимъ вопросомъ встрѣтила Ивана Осдоровича тетушка, которая съ нетериѣніемъ дожидалась его уже нѣсколько часовъ на крыльцѣ и не вытериѣла, наконецъ, чтобы не выбѣжать за ворота.

«Ивть, тетушка!» сказалъ Иванъ Оедоровичъ, слъзая съ новозки: «у Григорія Григорьевича нѣтъ никакой заниси».

«И ты повъриль ему? Вреть онъ. проклятый! Когданибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О. я ему поспущу жиру! Впрочемъ. нужно напередъ поговорить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стребовать... По не объ этомъ теперь дѣло. Пу, что-жъ, обѣдъ былъ хорошій?»

«Очень... да, весьма, тетушка!»

«Пу. какія-жъ были кушанья? разскажи. Старуха-то. я знаю, мастерица присматривать за кухней».

«Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубями, начиненными»...

«А индъйка со сливами была? спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.

«Была и индъйка!.. Весьма красивыя барышни—сестрины Григорыя Григорыевича, особенно бълокурая!»

«А!» сказала тетушка и посмотрѣла пристально на Ивана Оедоровича, который, покраснѣвъ, потупилъ глаза въ землю. Новая мысль быстро промелькнула въ ея головѣ. «Ну, что-жъ?» спросила она съ любонытствомъ и живо: «какія у ней брови?» Не мѣшаетъ замѣтить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины въ бровяхъ.

«Брови, тетушка, совершенно-съ такія, какія, вы разсказывали, въ молодости были у васъ. И по всему лицу небольшія веснушки». «А!» сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана Оедоровича, который, однакожъ, не имѣлъ и въ мысляхъ сказать этимъ комплиментъ. «Какое же было на ней платье? хотя, впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ матерій, какая вотъ хоть бы, напримѣръ, у меня на этомъ капотъ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что-жъ, ты говорилъ о чемъ-нибудь съ нею?»

«То-есть, какъ... я-съ, тетушка? Вы, можеть-быть, уже лумаете»...

«А что-жъ? что тутъ диковиннаго? Такъ Богу угодно! Ложетъ-быть, тебъ съ нею на роду написано жить парочкою».

«Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это доказываетъ, что вы совершенно не знаете меня...»

«Ну, вотъ уже и обидълся!» сказала тетушка. «Ще молода дытына!» подумала она про себя: «ничего не знаетъ! Пужно ихъ свести вмъстъ: пустъ познакомятся!»

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила Ивана Оедоровича. Но съ этого времени она только и думала о томъ, какъ увидъть скорте своего племянника женатымъ и поняньчить маленькихъ внучковъ. Въ головѣ ся громоздились один только приготовленія къ свадьбѣ, и замътно было, что она во всъхъ дълахъ суетилась гораздо болве, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти двла болве шли хуже, нежели лучше. Часто, дълая какое-нибудь пирожное, котораго вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возлѣ нея стоитъ маленькій внучекъ, просящій ипрога, разсьянно протягивала къ нему руку съ лучинить кускомъ, а дворовая собака, пользуясь этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чваканьемъ выводила ее изъ задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимыя свои занятія и не вздила на охоту, особливо, когда, вмвсто куронатки, застрилила ворону, чего никогда прежде съ нею не бывало.

Наконецъ, спустя дня четыре послѣ этого, всѣ увидѣли выкаченную изъ сарая на дворъ бричку. Кучеръ Омелько.

онь же и огородинкъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и приколачивалъ кожу, отгоняя безпрестанно собакъ, лизавшихъ колеса. Долгомъ почитаю предувъдомить читателей, что это была именно та самая бричка, въ которой еще вздяль Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непремънно поддъльная. Совершенно не извъстно. какимъ образомъ спаслась она отъ потона; должно думать, что въ Посвомъ ковчегъ быль особенный для нея сарай. Жаль очень, что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожалівніе, что вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая сторона ея была гораздо выше лѣвой, ей очень нравилось, потому что съ одной стороны можеть, какъ она говорила, влёзать малорослый, а съ другой-великорослый. Впрочемъ, внутри брички могло помъститься штукъ нять малорослыхъ и трое такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелько, управившись около брички, вывель изъ конюшни тройку лошадей, немного чёмъ моложе брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величественному экинажу. Иванъ Өедоровичъ и тетушка, одинъ съ лѣвой стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой богатый экинажъ (тетушка очень рѣдко выѣзжала въ немъ), почтительно останавливались, снимали шанки и кланялись въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась предъ крыльцомъ.—думаю, не нужно говорить: предъ крыльцомъ дома Сторченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ барышнями вышла встрѣтить гостей въ столовую. Тетушка подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловсостью отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

«Очень рада, государыня моя, что имъю честь лично деложить вамъ мое почтеніе; а вмъстъ съ решпектомъ позвольте поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему, Ивану Оедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрасная у васъ гречиха, сударыня,—я видѣла ее, подъѣзжая къ селу. А позвольте узнать, сколько копъ вы получаете съ десятины?»

Посл'в сего посл'вдовало всеобщее лобызаніе. Когда же устансь въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:

«Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть Григорія Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ, да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я номию, гречиха была по поясъ; теперь Вогъ знастъ что, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что теперь все лучше». Тутъ старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы въ этомъ вздохѣ вздохъ стариннаго осьмнадцатаго столѣтія.

«Я слышала, моя государыня, что у васъ собственныя ваши дѣвки отличные умѣютъ выдѣлывать ковры», сказала Василиса Кашпаровна, и этимъ задѣла старушку за самую чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто оживилась, и рѣчи у ней полилися о томъ, какъ должно красить пряжу, какъ приготовлять для этого нитку.

Съ ковровъ быстро съвхалъ разговоръ на соленіе огурцовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ объ дамы такъ разговорились между собою, будто въкъ были знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить съ нею такимъ тихимъ голосомъ, что Иванъ Өедоровичъ ничего не могъ разслушать.

«Да не угодно ли посмотрѣть?» сказала, вставая, старушка-хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всѣ потянулись въ дѣвичью. Тетушка, однакожъ, дала знакъ Ивану Өедоровичу остаться и сказала что-то тихо старушкъ.

«Машенька!» сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой барышнѣ: «останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы гостю не было скучно!»

Бѣлокурая барышня осталась и сѣла на диванъ. Иванъ Оедоровичъ сидѣлъ на своемъ стулѣ, какъ на иголкахъ, краснѣлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замѣчала и равнодушно сидѣла на диванѣ, разсматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдуя глазами за кошкою, трусливо пробѣгавшею подъ стульями.

Иванъ Өедоровичъ немного ободрился и хотълъ было начать разговоръ; но казалось, что всѣ слова свои растерялъ онъ на дорогѣ. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла.

Наконецъ, Иванъ Өедоровичъ собрался съ духомъ: «.Гътомъ очень много мухъ, сударыня!» произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

«Чрезвычайно много!» отвъчала барышня. «Братецъ нарочно сдълалъ хлопушку изъ стараго маменькинаго башмака. но все еще очень много».

Туть разговоръ опять прекратился, и Иванъ Өедоровичъ никакимъ образомъ уже не находилъ рѣчи.

Наконецъ. хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею возвратилась. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпаровна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшимъ изъ брички тетушкѣ и племяннику.

«Ну. Иванъ Өедоровичъ, о чемъ же вы говорили вдвоемъ съ барышнею?» спросила дорогою тетушка.

«Весьма скромная и благонравная дѣвица Марья Григорьевна!» сказалъ Иванъ Өедоровичъ.

«Слушай, Иванъ Өедоровичъ: я хочу поговорить съ тобою серьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; чинъ ты уже имѣсшь хорошій: пора подумать и объ дѣтяхъ! Тебѣ непремѣнно нужна жена...»

«Какъ. тетушка!» вскричалъ, испугавшись, Иванъ Өедоровичъ: «какъ. жена! Нътъ-съ. тетушка, сдълайте милость...

Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать!»

«Узнаешь, Иванъ Өедоровичъ, узнаешь», промодвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: «Куды-жег! ще ловсимъ молода дытына: ничего не знаетъ!»—«Да, Иванъ Оедоровичъ!» продолжала она вслухъ: «лучшей жены нельзя сыскать тебъ, какъ Марья Григорьевна. Тебъ же она притомъ очень понравилась. Мы уже насчетъ этого много переговорили съ старухою: она очень рада видъть тебя своимъ зятемъ. Еще неизвъстно, правда, что скажетъ этотъ грѣходъй Григорьевичъ; по мы не посмотримъ на него, и пусть только онъ вздумаетъ не отдать приданаго, мы его судомъ»...

Въ это время бричка подъёхала ко двору, и древнія клячи ожили, чуя близкое стойло.

«Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: онг лошади горячія». — «Ну, Иванъ Өедоровичъ», продолжала. вылѣзая, тетушка: «я совѣтую тебѣ хорошенько подумать объ этомъ. Мнѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я позабыла Солохѣ заказать ужинъ, а она, негодная, я думаю. сама и не подумала объ этомъ».

Но Иванъ Федоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!... Это казалось ему такъ странно, такъ чудно. что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!... непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей комнатъ, но ихъ должно быть вездъ двое!... Потъ проступалъ у него на лицъ, по мъръ того, какъ углублялся онъ въ размышленіе.

Ранфе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря на всф старанія, никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, желанный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посфтиль его; но какой сонъ! Еще несвязнфе сновидфній онъ никогда не видывалъ. То снилось ему, что вкругъ него все шумитъ, вертится, а онъ объжитъ, объжитъ, не чувствуетъ подъ собою ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хва-

таетъ его за ухо. «Ай! кто это?»-«Это я, твоя жена!» съ шумомъ говорилъ ему какой-то голосъ. — и онъ вдругъ пробуждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что все въ домикъ ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его комнатъ стоитъ, вмѣсто одинокой, двойная кровать: на стулѣ сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ нею, и замъчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сторону-стоитъ третья жена; назадъ-еще одна жена. Туть его береть тоска: онь бросился бъжать въ садъ; но въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпъ сидить жена. Потъ выступиль у него на лиць. Пользъ въ карманъ за платкомъ-и въ карманѣ жена; вынулъ изъ уха хлопчатую бумагу—и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ прыгаль на одной ногь, а тетушка, глядя на него. говорила съ важнымъ видомъ: «Да, ты долженъ прыгать, потому что ты теперь уже женатый человъкъ». Онъ къ ней; но тетушка-уже не тетушка, а колокольня. И чувствуеть, что его кто-то тащитъ веревкою на колокольню. «Кто это тащить меня?» жалобно проговориль Ивань Өедоровичь. «Это я, жена твоя, тащу тебя, нотому что ты-колоколь!» «Нать, я не колоколь, я Иванъ Өедоровичь!» кричаль онъ. «Да. ты колоколъ», говорилъ, проходя мимо, полковникъ П ивхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе не человъкъ, а какая-то шерстяная матерія: что онъ въ Могилевь приходить въ лавку къ купцу. «Какой прикажете матеріп?» говорить купець: «вы возьмите жены, это самая модная матерія! очень добротная! изъ нея вев тенерь шьють себв сюртуки». Кунець мвряеть и ръжетъ жену. Иванъ Оедоровнуъ беретъ ее подъ мышку, идетъ къ жиду, портному.—«Ифтъ», говорить жидъ: «это дурная матерія! изъ нея никто не шьетъ себѣ сюртука...»

Въ страхъ и безпамятствъ просыпался Иванъ Оедоровичъ; холодный потъ лился съ него градомъ.

Какъ только всталь онъ поутру, тотчасъ обратился къ гадательной книгъ, въ концѣ которой одинъ добродѣтельный книгопродавецъ, по своей рѣдкой добротѣ и безкорыстію, помѣстилъ сокращенный снотолкователь. По тамъ совершенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на такой безсвязный сонъ.

Между тъмъ въ головъ тетушки созрълъ совершенно новый замыселъ, о которомъ узнаете въ слъдующей главъ.



# ЗАКОЛДОВАННОЕ МЪСТО.

БЫЛЬ.

разсказанная дьячкомь \*\*\*ской церкви.

Ей Богу, уже надовло разсказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: разсказывай, да и разсказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ послевний разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что человъкъ можетъ совладать, какъ говорять, съ нечистымъ духомъ. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, бываютъ на свътъ всякіе случан... Однакожъ, не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочитъ; ей Богу, обморочитъ!.. Вотъ извольте видъть: насъ всъхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, всего мнъ было лътъ одиннадцать... такъ нътъ же, не одиннадцать: я помню какъ теперь, когда разъ побъжалъ было на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачьи, батько закричалъ на меня, покачавъ головою: «Эй, Оома, Оома! тебя женить пора, а ты дуръешь, какъ молодой лошакъ!»

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги.—пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ.—довольно крѣпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что-жъ этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъ-то побѣжалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро бы поневолѣ, а то вѣдъ сами же напросились.. Слушатъ. такъ слушать!

Батько еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снарядилъ онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трехгодового брата — пріучать заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ засѣялъ

баштанъ на самой дорогѣ и нерешелъ жить въ курень; взяль и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, нафиься въ день столько огурцовъ, дынь, рѣны, цыбули, гороху, что въ животѣ, ей Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкутся по торогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житье было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ кажцый день возовъ иятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: пойдетъ разсказывать—только уши развѣшивай! А лѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми,—дѣда всякій уже зналъ,—можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было... Пу, и разольются! вспомянутъ, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ,—ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось, солнце стало уже садиться, дѣдъ ходилъ по баштану и снималъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не попеклись на солнцѣ.

«Смотри. Останъ», говорю я брату: «вонъ чумаки ѣдутъ!» «Гдъ чумаки?» сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на большой дынъ, чтобы на случай не съѣли хлопцы.

По дорогѣ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ—какъ бы вамъ сказать?—на десять, онъ остановился.

«Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!» Дѣдъ прищурилъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! Что за дъяволъ! да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!..» И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогъ: а сами съли всъ въ кружокъ впереди ку-

реня и закурили люльки. Но куда уже туть до люлекъ: за разсказнями, да за раздобарами врядъ ли и по одной досталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчивать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чистенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ,—пожалуй и за панскій столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣстъ): обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

«Что-жъ вы, хлонцы», сказалъ дѣдъ: «рты свои разпнули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Останъ, твоя сонилка? А ну-ка козачка! Оома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, гонъ!»

Я быль тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ, ноги только спотыкаются. Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замѣчаю, что у него ноги не постоятъ на мѣстѣ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

«Смотри, Өома», сказалъ Останъ: «если старый хрѣнъ не пойдетъ танцовать!»

Что-жъ вы думаете? не усивлъ онъ сказать—не вытеривлъ старичина! Захотвлось, знаете, прихвастнуть передъ чумаками. «Вишь, чортовы дъти! развъ такъ танцуютъ? Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцоваль такъ, что хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошель хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ грядки съ огурцами. Только-что дошелъ однакожъ до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку.—не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины — не беретъ! Что хочь дѣлай — не беретъ. да и не беретъ! Ноги, какъ деревянныя, стали. «Вишь дьявольское мѣсто! вишь сатанинское навожденіе! Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!» Ну,

накъ надълать сраму передъ чумаками? Пустился снова и началь чесать дробно, мелко, любо глядьть; до середины— нътъ! не вытанцывается, да и полно! «А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на старость надълаль стыда какого!..» И въ самомъ дълъ сзади кто-то засмъялся.

Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назади, внереди, по сторонамъ-гладкое поле. «Э! ссс... вотъ тебъ на!» Началъ прищуривать глаза - мъсто, кажись, не совстмъ незнакомое: сбоку льсь, изъ-за льса торчаль какой-то шесть и виделся прочь-далеко въ небе. Что за пропасть? Да это голубятия, что у попа въ огородъ! Съ другой стороны тоже что-то сфрветь; вгляделся: гумно волостного писаря. Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно мелькало вмѣсто него сквозь тучу. «Быть завтра большому вътру!» подумалъ дъдъ. Глядь-въ сторонъ отъ дорожин на могнакѣ всныхнула свѣчка. «Вишь!» Сталъ дѣдъ, и руками подперся въ боки, и глядитъ: свѣчка потухла; вдали и немпого подалье загорылась другая. «Клады!» закричаль дыды: «я ставлю, Богъ знаетъ что, если не кладъ!» И уже ноплеваль было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что нътъ при немъ ни заступа, ни лопаты. «Эхъ, жаль! Ну. кто знаеть? -- можеть-быть, стонть только поднять дернь, а онъ тутъ и лежитъ, голубчикъ! Нечего дълать, назначить. по крайней мфрф, мфсто, чтобы не позабыть после!»

Воть перетянувши сломленную, видно, вихремъ, порядочную вѣтку дерева, навалилъ онъ ее на ту могилку, гдѣ горѣла свѣчка, и пошелъ по дорожкѣ. Молодой дубовый лѣсъ сталъ рѣдѣть; мелькнулъ плетень. «Ну, такъ! не говорилъ ли я», подумалъ дѣдъ: «что это попова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нѣтъ до баштана».

Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ не захотълъ ъсть. Разбудивши брата Остапа, спросилъ только, давно ли уъхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда тотъ началъ было спрашивать: «А куда тебя, дѣдъ, черти дѣли сегодня?»—«Не спрашивай», сказалъ онъ, завертываясь еще крѣпче: «не спрашивай, Остапъ: не то — посѣдѣсшь!» И захрапѣлъ такъ, что воробы, которые забрались было на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ. Но гдѣ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія, — дай Боже ему царствіе небесное! — умѣлъ отдѣлаться всегда. Иной разъ такую запоетъ пѣсню, что губы станешь кусать.

На другой день. чуть только стало смеркаться въ полв. двдъ надвлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступъ и лопату, надвлъ на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу, утеръ губы полою, и пошелъ прямо къ попову огороду. Вотъ минулъ и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Промежъ деревьевъ вьется дорожка и выходить въ поле; кажисъ. та самая. Вышелъ и на поле—мѣсто точь-въ-точь вчерашнее: вонъ и голубятня торчить; но гумна не видно. «Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подалѣе; нужно видно, поворотить къ гумну!» Поворотилъ назадъ, сталъ итти другою дорогою—гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять поворотилъ поближе къ голубятнѣ—гумно спряталось. Въ полѣ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побѣжалъ снова къ гумну—голубятня пропала; къ голубятнѣ—гумно пропало.

«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождаль дѣтей своихъ видѣть!» А дождь пустился какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обвернувши въ хустку. чтобы не покоробились отъ дождя, задалъ онъ такого бѣгуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влѣзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, вѣрно, покраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился. сталь пугать меньшего брата, что онъ обмѣняетъ его на куръ вмѣсто арбуза; а, нообѣдавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я нигдѣ и не видывалъ: правда, сѣмена ему что-то издалека достались.

Ввечеру, уже повечерявши, дёдъ ношель съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того заколдованнаго мёста, не вытериёлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое мёсто!» взомель на середину, гдё не вытанцывалось позавчера, и ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь—вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а съ другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоитъ! вонъ и вётка навалена! вонъ-вонъ горитъ и свѣчка! Какъ бы только не ошибиться!»

Потихоньку побѣжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ будто бы хотѣлъ имъ попотчивать кабана, затесавшагося на баштанъ, и остановился передъ могилкою. Свѣчка погасла; на могилѣ лежалъ камень, заросшій травою. «Этотъ камень нужно поднять»! подумалъ дѣдъ, и началъ обканывать его со всѣхъ сторонъ. Великъ проклятый камень! Вотъ. однакожъ, упершись крѣпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. «Гу!» пошло по долинѣ. «Туда тебъ и дорога! теперь живѣе пойдетъ дѣло».

Туть дѣдъ остановился, досталь рожокъ, насыналъ на кулакъ табаку, и готовился было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его «чихи!» чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья и дѣду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!» проговориль дѣдъ, протирая глаза. Осмотрѣлся—никого нѣтъ. «Нѣтъ, не любитъ, видно, чортъ табаку!» продолжалъ онъ, кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. «Дурень же онъ, а такого табаку ни дѣду, ни отцу его не доводи-

лось нюхать!» Сталъ копать—земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидавъ онъ котелъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдв ты!» вскрикнулъ дъдъ, подсовывая подъ него заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» занищалъ птичій носъ, клюнувши котелъ.

Посторонился дедъ и выпустиль заступъ.

«А. голуо́чикъ, вотъ гдѣ ты!» зао́леяла о́аранья голова съ верхушки дерева.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заревѣлъ медвѣдь, высунувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣда.

«Да туть странию слово сказать!» проворчаль онь про себя.

«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ итичій носъ.

«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова.

«Слово сказать!» ревнулъ медвъдь.

«Гмъ...» сказалъ дъдъ, и самъ неренугался.

«Гмъ!» пропищалъ носъ.

«Гмъ!» проблеялъ баранъ.

«Гумъ!» заревѣлъ медвѣдь.

Со страхомъ оборотился дѣдъ: Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна: надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажисъ, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ—какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри—хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей Богу, какъ двѣ колоды! красныя очи выкатилисъ наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнитъ! «Чортъ съ тобою!» сказалъ дѣдъ, бросивъ котелъ, «На тебѣ и кладъ твой! Экая мерзостная рожа!» И уже ударился было бѣжать, да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что все было попрежнему. «Это только пугаетъ нечистая сила!»

Принялся снова за котелъ — нътъ, тяжелъ! Что двлать? Туть же не оставить! Вотъ, собравши всъ силы, ухватился онъ за него руками: «Пу, разомъ, разомъ! еще, еще!» и вытащилъ. «Ухъ! теперь понюхать табаку!»

Досталь рожокъ. Прежде, однакожъ, чѣмъ сталъ насыпать, осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись. носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть. «Пѣтъ, не понюхаю табаку!» подумалъ дѣдъ, спрятавши рожокъ: «опять заплюетъ сатана очи!» Схватилъ скорѣе котелъ и давай оѣжать, сколько доставало духу; только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями по ногамъ... «Ай! ай! ай!» покрикивалъ только дѣдъ, ударивъ во вею мочь; и какъ добѣжалъ до попова огорода, тогда только перевелъ немного духъ.

«Куда это зашель дѣдъ?» думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ, да и нѣтъ дѣда! Стали опять вечерять сами. Послѣ вечери вымыла мать горшокъ и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокругъ все были гряды; какъ видитъ, идетъ прямо къ ней навстрѣчу кухва. На небѣ было таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шаля, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. «Вотъ кстати, сюда вылить помои!» сказала и вылила горячіе помои.

«Ай!» закричало басомъ. Глядь—дѣдъ. Ну, кто еге знаетъ! Ей Богу, думали, что бочка лѣзетъ! Признаюсь, хоть оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшана корками отъ арбузовъ и дынь.

«Вишь, чортова баба!» сказаль дѣдъ, обтирая голову полою: «какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! Ну. хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, собачьи дѣти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вамъ принесъ!» сказалъ дѣдъ и открылъ котелъ.

Что-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, что такое.

Илюнуль дадь, кинуль котель и руки посла того вымыль.

И съ той поры закляль дёдь и насъ вършть когда-либо чорту. «И не думайте!» говориль онъ часто намъ: «все, что ни скажетъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачій сынъ! У него правды и на конъйку нътъ!» И, бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ иномъ мѣстѣ не спокойно: «А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричитъ къ намъ: «такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнетъ класть кресты. А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцывалось, загородилъ илетнемъ, велѣлъ кидать все, что ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочитъ нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай всегда бывалъ на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взокдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ— не арбузъ. тыква — не тыква, огурецъ — не огурецъ... чортъ знаетъ, что такое!

конецъ.

# МИРГОРОДЪ.

# повъсти,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

# ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при ръкъ Хоролъ городъ. Имъетъ 1 канатную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водяныхъ и 45 вътряныхъ мельницъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородъ пекутся бублики изъ чернаго тъста, но довольно вкусны. Изъ записокъ одного путешественника.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

. .- 🗞 --

# СТАРОСВЪТСКІЕ ПОМЪЩИКИ.

Я очень люблю скромную жизнь тёхъ уединенныхъ владътелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называють «старосвѣтскими», которые, какъ дряхлые живописные домики, хоронии своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промыль еще дождь, крыши не покрыла зеленая плусень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываеть своихъ красныхъ киринчей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдв ни одно желаніе не перелетаеть за частоколь, окружающій небольшой дворикь, за илетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, остиенныя вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владателей такъ тиха. такъ тиха. что на минуту забываешься и думаень, что страсти, желанія и неспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существують, и ты ихъ видълъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидінін. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столо́иковъ, идущею вокругъ всего дома. чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цълые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развъсистый кленъ, въ тънн котораго разостланъ, для отдыха, коверъ: нередъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкою отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ нокоевъ: длинношейный

гусь, ньющій воду, съ молодыми и нежными, какъ пухъ, гусятами: частоколь, обвышанный связками сущеныхъ грушъ и яблокъ и провътривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возл'в амбара; отпряженный воль, лівниво лежащій возл'в него, -- все это для меня им'веть неизъяснимую прелесть, можеть-быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чъмъ мы въ разлукъ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъвзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали нодъ крыльцо; кучеръ преснокойно слѣзалъ съ козелъ и набиваль трубку, какъ будто бы онъ прівзжаль въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, быль пріятень моимь ушамъ. Но болве всего мнв нравились самые владвтели этихъ скромныхъ уголковъ-старички, старушки, заботливо выходившіе навстрічу. Ихъ лица мні представляются и теперь иногда въ шумв и толив среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находить полусонъ и мерещится былое. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя по крайней мъръ на короткое время, отъ всъхъ дерзкихъ мечтаній и незамітно переходинь всіми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго въка, которыхъ, увы! теперь уже нътъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себъ, что прівду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустьлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросный ровъ на томъ мѣстъ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ— и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аванасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружныхъ мужиковъ, были тъ старики, о которыхъ я началъ разсказывать.

Если бы я быль живописець и хотёль изобразить на полотив Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избраль другого оригинала, кромф ихъ. Аванасію Ивановичу было шестьдесять леть, Пульхеріп Ивановие нятьдесять нять. Аванасій Ивановичь быль высокаго роста, ходиль всегда въ бараньемъ тулунчикъ, покрытомъ камлотомъ, сидъль согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказываль или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нЕсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и вт глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всімь, что было у нихъ лучшаго, что вы, верно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностью, что художникъ вфрио бы украль ихъ. По нимъ можно было, казалось. читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вместе богатыя фамилін, всегда составляющія противоположность твить низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняють, какъ саранча, палаты и присутственныя мъста, деругъ последнюю копъйку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, каниталъ и торжественно прибавляютъ къ фамилін своей, оканчивающейся на о, слогь въ. Изтъ. они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же какъ и всв малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядёть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другь другу ты, но всегда сы: вы, Аванасій Ивановичь! вы, Иульхерія Ивановна. «Это вы продавили стуль, Аванасій Ивановичь?»—«Ничего, не сердитесь, Иульхерія Ивановна: это я». Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аванасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секундъ-маюромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аванасій Ивановичъ почти никогда не вспоми-

налъ объ этомъ. Аванасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него: но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не говорилъ.

Всв эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенную жизнью, твми дремлющими и вмѣстѣ гармонпческими грёзами, которые ощущаете вы, спдя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, прівзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говориль, но больше разспрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тёхъ стариковъ, которые надоёдаютъ вёчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всё добрые старики, хотя оно нёсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ каждой комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аванасій Ивановичъ, п

Пульхерія Пвановна очень любили теплоту. Тонки ихъ были вст проведены въ сти, всегда почти до самаго потолка наполненныя соломою, которую обыкновенно употребляють въ Малороссін вмісто дровь. Трескъ этой горящей соломы и освъщение дълають съни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда нылкая молодежь, прозябнувши отъ преслъдованія за какой-нибудь смуглянкой, вобраеть въ нихъ, похлонывая въ ладони. Ствны комнаты убраны были нъсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увъренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторыя изъ нихъ были унесены, те они бы, върно, этого не замътили. Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками: одинъ представляль какого-то архісрея. другой Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядъла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стана и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всёхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ такою опрятностію, съ какою, вфрно, не содержался ни одинъ паркеть въ богатомъ домъ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливрев.

Комната Пульхеріи Пвановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ илатьевъ, пштыхъ за полстолѣтіе, были укладены но угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхерія Пвановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ—были ноющія двери. Какъ только наставало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавѣвшія ли петли были тому виною, пли самъ механикъ, дѣлав-

шій ихъ, скрыль въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имфла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, ибла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хринѣла басомъ; но та, которая была въ свияхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вм'єст'я стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мий вдругь такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвъчникъ; ужиномъ, уже стоящимъ на столь; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемь, который обдаеть садь, домь и дальнюю реку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вътвей... и, Боже! какая длинная навъвается мнь тогда вереница восноминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и донынѣ садятся архіереи. Трехугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя мухи усѣяли черными точками; передъ диваномъ коверъ съ итицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на итицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Давичья была набита молодыми и немолодыми давушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездалушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частью багали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна почитала необходимостью держать ихъ въ дома и строго смотрѣла за ихъ нравственностью: но. къ чрезвычайному ея удивленію, не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой-нибудь изъ ея дѣвушекъ станъ не дѣлался гораздо полнѣе обыкновеннаго. Тѣмъ болѣе это казалось удивительно, что въ домѣ почти никого не было изъ холостыхъ людей. выключая развѣ только комнатнаго мальчика, который ходилъ въ сѣромъ полуфракѣ съ босыми ногами и если не ѣлъ, то ужъ, вѣрно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впередъ этого не было. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями осъ; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Аванасій Ивановичь очень мало занимался хозяйствомъ. хотя впрочемъ вздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу: все бремя правленія лежало на Пульхерін Ивановив. Хозяйство Пульхеріп Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніп п запираній кладовой, въ соленій, сушеній, вареній безчисленнаго множества фруктовъ и растеній. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею въчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ жельзнаго треножника котель или медный тазъ съ вареньемъ. желе, настилою, дъланными на меду, на сахаръ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ въчно перегоняль въ мѣдномъ лембикѣ водку на персиковые листья. на черемуховый цввтъ. на золототысячникъ. на вишневыя косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болгалъ такой вздоръ. что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось. насоливалось, насущивалось такое множество, что, вёроятно. она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребленіе, любила приготовлять еще на запасъ), если бы большая половина этого не съвдалась дворовыми дваками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объвдались, что цвлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлъбонашество и прочія хозяйственныя статьи виж двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе л'яса, какъ въ свои собственные, над'ялывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркъ; кром'в того, всв толстые дубы они продавали на срубъ для мельниць сосёднимъ козакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать свои ліса. Для этого были запряжены дрожки, съ огромными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ вожжами и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мъста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скобка звенѣли до того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ нани двухъ верстъ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лісу и потери тіхть дубовъ, которые она еще въ дътствъ знавала столътними.

«Отчего это у тебя, Ничипоръ», сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся: «дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки».

«Отчего рѣдки?» говаривалъ обыкновенно приказчикъ: «пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили—пропали, пани, пропали».

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дуль.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли

вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары. а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплѣснѣвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркъ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ: какъ ни ужасно жрали всь въ дворь, начиная отъ ключинцы до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цалый дождь фруктовъ: сколько ни клевали ихъ воробыт и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т. е. къ шинку: сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи: но благословенная земля производила всего въ такомъ множествъ. Аванасію Ивановичу и Пульхерін Ивановит такъ мало было нужно, что всв эти страшныя хищенія казались вовсе незамьтными въ пхъ хозяйствъ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветскихъ помъщиковъ, очень любили покущать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили свой разноголосный концерть, они уже сидьли за столикомъ и инли кофе. Нанившись кофе. Аванасій Ивановичъ выходилъ въ съни и, встряхнувнии илатокъ, говорилъ: «Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!» На дворъ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Овъ. по обыкновенію, вступаль съ нимъ въ разговоръ, разспраниваль о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичекъ не осмълился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозянна. Но приказчикъ его былъ обстрълянная итица: онъ зналъ, какъ нужно отвъчать, а еще болье, какъ нужно хозяйничать.

Посль этого Аванасій Ивановичь возвращался въ покон и говорить, приблизившись къ Пульхерін Иванович: «А

что, Пульхерія Пвановна, можеть-быть, пора закусить чего-нпбудь?»

«Чего же бы теперь, Аванасій Ивановичь, закусить? разв'в коржиковь съ саломъ или пирожковь съ макомъ, или, можеть-быть, рыжиковъ соленыхъ?»

«Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ», отввчалъ Ананасій Ивановичъ,—и на столѣ вдругь являлась скатерть съ пирожками и рыжиками.

За часъ до объда Аванасій Ивановичь закусываль снова, выпиваль старинную серебряную чарку водки, завдаль грибками, разными сушеными рыбками и прочимь. Объдать садились въ двънадцать часовъ. Кромъ блюдъ и соусниковъ, на столъ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издъліе старинной вкусной кухни. За объдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къобъду.

«Мнѣ кажется, какъ будто эта каша», говаривалъ обыкновенно Аванасій Ивановичъ: «немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»

«Ивть, Аванасій Ивановичь; вы положите побольше масла, тогда она не будеть казаться пригорёлою, пли воть возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней».

«Пожалуй», говориль Аванасій Ивановичь, подставляя свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ».

Посль объда Аванасій Пвановичь шель отдохнуть одинъ часикь, посль чего Пульхерія Ивановна приносила разрьзанный арбузь и говаривала: «Воть, попробуйте, Аванасій Ивановичь, какой хорошій арбузь».

«Да вы не върьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединъ», говорилъ Леанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: «бываеть, что и красный, да нехорошій».

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послъ этого Аванасій Ивановичъ съёдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся ногулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Принедши демой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ

памъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ къ двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрязгу въ деревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?»

«Чего же бы такого?» говорила Пульхерія Ивановна: «развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?»

«И то добре», отвѣчалъ Аванасій Ивановичъ.

«Или, можетъ-быть, вы съёли бы киселику?»

«И то хорошо», отвѣчалъ Аоанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, съѣдаемо.

Передъ ужиномъ Лоанасій Пвановичъ еще кое-чего закушиваль. Въ половинѣ десятаго садились ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Аванасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аванасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Аванасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Аванасій Ивановичъ?»

«Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто немного животъ болитъ». говорилъ Аванасій Ивановичъ.

«А не лучше ли вамъ чего-нибудь съвсть, Аванасій Ивановичъ?» «Не знаю, будеть ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемь, чего-жь бы такого събсть?»

«Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами».

«Пожалуй, развѣ такъ только попробовать». говорилъ Аванасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аванасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: «Теперь такъ какъ будто сдѣлалось легче».

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аоанасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхерією Ивановною и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

«А что, Пульхерія Ивановна», говориль онъ: «если бы вдругь загор'влея домъ нашъ, куда бы мы д'влись?»

«Вотъ это, Боже сохрани!» говорила Пульхерія Ивановна, крестясь.

«Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Аванасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не но-пуститъ».

«Ну, а если бы сгорыль?»

«Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница».

«А если бы и кухня сгорѣла?»

«Вотъ еще! Богъ сохранитъ отъ такого попущенія, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покамѣстъ выстроился бы новый домъ».

«А если бы и кладовая сгорвла?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія рѣчи».

Но Аванасій Ивановичь, довольный тёмъ, что подшутиль надъ Пульхерією Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стуль.

По интереснъе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домъ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать. жили для гостей. Все. что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ вевмъ, что только преизводило ихъ хозяйство. Но болве всего пріятно мив было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихълицахъ, такъ шли кънимъ, что поневоль соглашался на ихъ просьбы. Онь были слъдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной налаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій вась благодітелемь и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отнускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ быль непремвино переночевать.

«Какъ можно такою позднею порою отправляться въ такую дальнюю дорогу!» всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ).

«Конечно», говориль Аванасій Ивановичь: «неравно всякого случая: нападуть разбойники или другой недобрый человѣкъ».

«Пусть Богь милуеть оть разбойниковъ!» говорила Пульхерія Пвановна. «И къ чему разсказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій: его всякая кобыла побьеть: да притомъ теперь онъ уже, върно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь».

И гость долженъ быль непременно остаться: но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнате, радушный, гремощій и усыпляющій разсказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столь кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго, бываль для него наградою. Я вижу, какъ

теперь, какъ Лоанасій Ивановичь, согнувшись, сидить на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаеть со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и е политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъсвоей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и тапнственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и разсказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто разсказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Лоанасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

«Я самъ думаю нойти на войну; почему-жъ я не могу итти на войну?»

«Вотъ уже и ношелъ!» прерывала Пульхерія Ивановна.— «Вы не вѣрьте ему», говорила она, обращаясь къ гостю: «гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлитъ! Ей Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ-таки прицѣлится и застрѣлитъ».

«Чтò-жъ?» говорилъ Аванасій Ивановичъ: «и я его застрѣлю».

«Вотъ слушайте только, что онъ говорить!» подхватывала Пульхерія Ивановна: «куда ему итти на войну! И пистоли его давно уже заржавѣли и лежатъ въ коморѣ. Если-бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ ноотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!»

«Что-жъ?» говорилъ Лоанасій Ивановичъ: «я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или козацкую инку».

«Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ прійдетъ въ голову, и начнетъ разсказывать!» подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. «Я и знаю, что онъ шутитъ, а все-таки непріятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь, слушаешь, да и страшно станетъ».

Но Аванасій Ивановичь, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнье всего тогда, когда подводила гостя къ закускъ, «Вотъ это», говорила она, снимая пробку съ графина: «водка, настоенная на деревій и шалфей: если у кого болять лонатки или поясница, то очень номогаетъ: вотъ это — на золототысячникъ: если въ ушахъ звенитъ и по лицу лишан дълаются, то очень помогаеть; а воть это перегонная на персиковыя косточки; вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набъжитъ на лоу гугля, то стоитъ только одну рюмочку вынить передъ объдомъ-и все какъ рукой сниметь; въ ту же минуту все пройдеть, какъ будто вовсе не бывало». Послъ этого, такой перечеть слъдоваль и другимъ графинамъ, всегда почти имъвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою антекою. она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. «Вотъ это грибки съ щебрецомъ! Это-съ гвоздиками и волошскими орфхами. Солить ихъ выучила меня туркеня, въ то время. когда еще турки были у насъ въ плену. Такая была добрая туркеня, и не замѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру неновъдывала: такъ совсъмъ и ходитъ почти, какъ у насъ: только свинины не вла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законъ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ листомъ и мушкатнымъ орфхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксуст: не знаю, каковы-то онв. Я узнала секреть отъ отца Ивана: въ маленькой кадушкъ прежде всего нужно разостлать дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываеть на нечуй-витерь цвътъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это нирожки! это нирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Леанасій Ивановичъ очень любитъ, съ канустою и гречневою кашею».

«Да», прибавляль Аванасій Ивановичь: «я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе».

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ,

когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объфдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ,
хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывалъ
радъ къ нимъ ѣхатъ. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли
самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго инщеваренію, потому что если бы здѣсь
вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накушаться, то, безъ
сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащимъ на столѣ.

Добрые старички! Но повъствование мое приближается къ весьма печальному событію, измінившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тімь болье разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными следствіями. Какой-нибудь завоеватель собираеть всь силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются и, наконецъ, все это оканчивается пріобретеніемъ клочка земли, на которомъ негдъ посъять картофеля; а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлеть, наконець, города, потомъ села и деревни, а тамъ и целое государство. Но оставимъ эти разсужденія: они не идуть сюда; притомъ я не люблю разсужденій, когда они остаются только разсужденіями.

У Пульхеріи Пвановны была стренькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейкт, которую балованная кошечка вытягивала, какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къней, привыкши ее всегда видть. Аванасій Ивановичъ, однакожъ, часто подшучиваль надъ такою привязанностью.

«Я не знаю, Пульхерія Ивановна, что вы такого находите въ кошкѣ; на что она? Если бы вы имѣли собаку,

тогда бы другое дъло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?»

«Ужъ молчите, Аванасій Ивановичъ», говорила Пулькерія Ивановна: «вы любите только говорить, и больше ничего. Собака не чистоплотна, собака нагадить, собака неребьеть все, а кошка—тихое твореніе, она никому не сдълаеть зла».

Вирочемъ, Аоанасію Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; онъ для того только говорилъ такъ, чтобы немножно подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который быль совершенно пощажень предпримчивымь приказчикомъ, можетъ-быть, оттого, что стукъ тонора доходилъ бы до самыхъ ушей Пульхерін Пвановны. Онъ быль глухъ. запущень, старые древесные стволы были закрыты разроснимся оржиникомъ и походили на мохнатыя лапы голубей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удальцами, которые бъгаютъ но крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, они, несмотря на крутой нравъ свой, гораздо болве цивилизованы, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, большею частью народъ мрачный и дикій; они всегда ходять тощіе, худые, мяукають грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадуть сало; являются даже въ самой кухив, прыгнувши внезанно въ растворенное окно, когда замътятъ, что новаръ пошель въ бурьянъ. Вообще, никакія благородныя чувства имъ не изв'естны; они живутъ хищничествомъ и душатъ маленькихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ гивадахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхерін Ивановны, п. наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глуную крестьянку. Пульхерія Ивановна замѣтила пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не находилась. Прошло три дня: Пульхерія Ивановна пожальла, наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одниъ день, когда

она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарванными своею рукою зелеными свіжими огурцами для Аванасія Пвановича, слухъ ея быль поражень самымь жалкимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: «кисъ, кисъ!» и вдругъ изъ бурьяна вышла ея сѣренькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что она нѣсколько уже дней не брала въ ротъ никакой инщи. Пульхерія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла передъ нею, мяукала и не смѣла подойти близко; видно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла внередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, увидъвши прежнія, знакомыя мъста, вошла и въ комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока м мяса, и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностью бъдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Сфренькая бъглянка, почти въ тлазахъ ея, растолствла и вла уже не такъ жадно. Пульхерія Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами, или набралась романическихъ правилъ, что бъдность при любви лучше налать, а коты были голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» сказала она сама себѣ, и ничто не могло ее разсѣять. Весь день она была скучна. Напрасно Аоанасій Ивановичь шутиль и хотѣль узнать, отчего она такъ вдругь загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аоанасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

«Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?»

«Нѣтъ. я не больна, Аванасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что

я этимъ лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!»

Уста Аванасія Ивановича какъ-то бользненно искривились. Онъ хотьлъ, однакожъ, побьдить въ душь своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: «Богъ знаетъ, что вы говорите. Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой».

«Нѣтъ. Ананасій Ивановичъ. я не пила персиковой», сказала Пульхерія Ивановна.

И Аванасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

«Я прошу васъ, Афанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю», сказала Пульхерія Ивановна, «Когда тумру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье— на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ прилично показаться и принять йхъ».

«Богъ знаетъ, что вы говорите. Пульхерія Ивановна!» говориль Аванасій Ивановичь: «когда-то еще будетъ смерть, а вы уже стращаете такими словами».

«Иѣтъ. Аванасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однакожъ, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары: мы скоро увидимся на томъ свѣтѣ».

Но Абанасій Ивановичь рыдаль, какъ ребенокъ.

«Грѣхъ плакать. Аванасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не гнѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю: объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы

любиль вась тоть, кто будеть ухаживать за вами». При этомъ на лицъ ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могь ли бы кто-нибудь въ то время глядъть на нее равнодушно.

«Смотри мнв. Явдоха», говорила она, обращаясь къ ключниць, которую нарочно вельла позвать: «когда я умру, чтобы ты глядъла за наномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнъ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бълье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, онъ иногда выйдеть въ старомъ халатъ, потому что и теперь часто позабываеть онъ, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду молиться за тебя на томъ свъть, и Богъ наградить тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить — не набирай гръха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебъ счастія на свътъ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебъ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дъти твои будутъ несчастны, и весь родъ ващъ не будетъ имъть ни въ чемъ благословенія Божія».

Бѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникѣ, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сирымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною растороиностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аванасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дѣйствительно чрезъ нѣсколько дней она слегла въ постель и не могла уже принимать никакой пищи. Аванасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. «Можетъ-быть,

вы чего-нибудь бы покушали. Пульхерія Ивановна?» говориль онъ, съ безнокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами— и дыханіе ся улетѣло.

Аванасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ: мутными глазами глядвлъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія трупа.

Покойницу положили на столъ, одъли въ то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестомъ, дали въ руки восковую свъчу — онъ на все это глядълъ безчувственно. Множество народа всякаго званія наполнило дворъ: множество гостей прівхало на похороны: длинные столы разставлены были по двору: кутья, наливки, пироги нокрывали ихъ кучами. Гости говорили, илакали, глядели на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотръли на него; но онъ самъ на все это глядълъ странно. Покойницу понесли, наконецъ, народъ повалилъ слъдомъ, и онъ пошель за нею. Священники были въ полномъ облачени, солнце свътило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пъли, дъти въ рубащенкахъ бъгали и развились по дорога. Наконецъ, гробъ поставили надъ ямой: ему вельли подойти и поцьловать въ послъдній разъ нокойницу. Онъ подошелъ, поцеловалъ; на глазахъ его ноказались слезы, но какія-то безчувственныя слезы. Гробъ опустили, священникъ взялъ заступъ и первый бросилъ горсть земли: густой протяжный хоръ дьячка и двухъ нонамарей произлъ взуную намять подъ чистымъ, безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ пробрался виередъ; всв разступились, дали ему мвсто, желая знать его намфреніе. Онъ подняль глаза свои, носмотраль смутно и сказалъ: «Такъ вотъ это ыл уже и ногребли ее! зачьмъ?!...» Онъ остановился и не докончиль своей ptqu.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидѣлъ, что пусто въ его комнатѣ, что даже стулъ, на которомъ сидѣла Пульхерія Пвановна, былъ вынесенъ,—онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неутѣшно, и слезы, какъ рѣка, лились изъ его тусклыхъ очей.

Пять лать прошло съ того времени. Какого горя не уносить время? Какая страсть уцёлёеть въ неровной битвъ съ нимъ? Я зналъ одного человѣка въ цвѣтѣ юныхъ еще силь, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналь его влюбленнымь нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мив, при монхъ глазахъ почти, предметъ его страсти — нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертью. Я никогда не видаль такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бізпоной, налящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія волновали несчастнаго любовника. Я никогда не думалъ, чтобы могъ человъкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тъни, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ; отъ него спрятали вст орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двв недвли спустя, онъ вдругъ побъдиль себя: началь смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было-купить пистолетъ. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрель перепугаль ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ череномъ. Врачъ, случившійся тогда, объ искусств'в котораго грем'єла всеобщая молва, увидёлъ въ немъ признаки существованія, нашель рану не совствы смертельною, и онь, къ изумленію встхъ, былъ вылъченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болве. Даже за столомъ не клали возлв него ножа и старались удалить все, чёмъ бы могъ онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса провзжавшаго экинажа. Ему раздробило руку и ногу; но онъ опять быль вылачень. Годъ посла этого я видель его въ одномъ многолюдномъ зале: онъ сиделъ за

столомъ, весело говорилъ: «птитуверт», закрывши одну карту, и за имъ стояла, облокотившись на сиинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченій сказанныхъ няти літь послі смерти Пульхерін Ивановны, я. будучи въ тіхъ містахъ, зайхаль въ хуторокъ Аванасія Ивановича давѣстить моего стариннаго сосъда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объедался лучшими изделіями радушной хозяйки. Когда я подъвхаль ко двору, домъ мнв показался вдвое старве: крестьянскія избы совстмъ легли на-бокъ, безъ сомнтнія, такъ же, какъ и владъльцы ихъ: частоколъ и плетень во дворъ были совствиь разрушены, и я видъль самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки нечи, тогда какъ ей нужно было сдълать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ грустью подъвхаль къ крыльцу; тв же самые барбосы и бровки, уже слѣпые, или съ перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверхъ свои волнистые, обвашанные репейниками. хвосты. Навстръчу вышель старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ прежняго. Онъ узналъ меня и привътствовалъ съ тою же знакомою мнъ улыбкою. Я вошель за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ попрежнему; но я замѣтилъ во всемъ какой-то странный безпорядокъ, какое-то ощутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ощутиль въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладъвають нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздъльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывають похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствъ я не хотълъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственныя заведенія.

Когда мы свли за столъ, девка завязала Аванасія Ива-

новича салфеткою, и очень хорошо сделала, потому что безъ того онъ бы весь халатъ свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чамъ-нибудь занять и разсказываль ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносиль къ носу; вилку свою, вмёсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дъвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нескольку минуть следующаго блюда. Аванасій Ивановичъ уже самъ замічаль это и говориль: «Что это такъ долго не несутъ кушанья?» Но я видълъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свѣсивши голову на скамью.

«Вотъ это то кушанье», сказаль Аванасій Ивановичь, когда подали намь мнишки со сметаною: «это то кушанье», продолжаль онь, и я замѣтиль, что голось его началь дрожать и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ глазь, но онъ собираль всѣ усилія, желая удержать ее: «это то кушанье, которое по... по... покой... нокойни...» и вдругь брызнуль слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залиль его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держаль ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтань, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.

«Боже!» думаль я, глядя на него: «пять лѣть всеистребляющаго времени—старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,—и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнѣе надъ нами: страсть или привычка? Или всѣ сильные по-

рывы, весь вихорь нашихъ желаній и кинящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Пѣтъ, это не тѣ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедры старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пунша: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ѣдкости боли уже охладѣвшаго сердца.

Онъ не долго послѣ того жилъ. Я недавно услышалъ объ его смерти. Странно, однакоже, то, что обстоятельства кончины его имъли какое-то сходство съ кончиною Пульхерін Ивановны. Въ одинъ день Аванасій Ивановичъ решился немного пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкѣ, съ обыкновенною своею безпечностью, вовсе не имъя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышаль, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: «Аванасій Ивановичъ!» Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотраль во вса стороны, заглянуль въ кусты — нигда никого. День быль тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, произнесъ: «это Пульхерія Ивановна зоветь меня!» Вамъ, безъ сомнинія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины объясняють тамъ, что душа стосковалась за человакомъ и призываеть его, и послѣ котораго слѣдуеть неминуемо смерть. Признаюсь, ми всегда быль страшень этоть таинственный зовъ. Я помню, что въ детстве я часто его слышаль: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя День обыкновенно въ это время быль самый ясный и солнечный: ни одинъ листъ въ саду на деревв не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая общеная и бурная, со всвиъ адомъ стихій, настигла меня одного среди непроходимаго лѣса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обыкновенно такъ обжалъ съ величайнимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ сада, и тогда только успоканвался, когда попадался мнѣ навстрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таялъ, какъ свѣчка, и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бѣдное ея пламя. «Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны»—вотъ все, что произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлів церкви, близъ могилы Пульхерін Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простого народа и нищихъ было такое же множество. Домикъ барскій уже сділался вовсе пусть. Предпрінмчивый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетащили въ свои избы всв остававшіяся старинныя вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро пріжхаль, неизвъстно откуда, какой-то дальній родственникъ, наследникъ имънія, служившій прежде поручикомъ, не помню, въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъ увидёлъ тотчасъ величайшее разстройство и упущение въ хозяйственныхъ дълахъ; все это решился онъ непременно искоренить, исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотилъ къ каждой изов особенный номерь, и наконець такъ хорошо распорядился, что иминіе черезъ шесть мисяцевъ взято было въ онеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго заседателя и

какого-то штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всѣхъ куръ и всѣ яйца. Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе: мужики распьянствовались и стали большею частью числиться въ бѣгахъ. Самъ же настоящій владѣтель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ съ нею пуншъ, пріѣзжалъ очень рѣдко въ свою деревню и проживалъ не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно освѣдомляется о цѣнахъ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всѣмъ оптомъ своимъ цѣны одного рубля.



## ТАРАСЪ БУЛЬБА.

повъсть.

## I.

«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И элакъ всѣ ходятъ въ академін?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кіевской бурсѣ и пріѣхавшихъ домей къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какт недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Стойте, стойте! Дайте мив разглядьть васъ хорошенько», продолжаль онъ, поворачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ свитки! \*) Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свъть не было. А побъги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы».

«Не смѣйся, не смѣйся, батьку!» сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

«Смотри ты, какой пышный! А отчего-жъ бы не смѣяться?»

«Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей Богу, поколочу!»

«Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

<sup>\*)</sup> Верхняя одежда у южныхъ россіянъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».

«Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки:» «Да ужъ на чемъ бы то ни было».

«Ну, давай на кулаки!» говорить Бульба, засучивъ рукавъ: «посмотрю я, что за человъкъ ты въ кулакъ!»

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока. и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ сиятилъ съ ума!» говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. «Дѣти пріѣхали домой, больше году ихъ не видали, а онъ задумалъ нивѣсть что: на кулаки биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись. «Ей Богу, хорошо!» продолжалъ онъ, немного оправляясь: «такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ
съ сыномъ стали цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А
все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка
виситъ? А ты, Бейбасъ, что стоишь и руки опустилъ?» говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: «что-жъ ты, собачій
сынъ, не колотишь меня?»

«Вотъ еще что выдумалъ!» говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. «И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, профхало столько пути, утомилось»... (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); «ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э. да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нъжба? Ваша нъжба—чистое поле да добрый

конь: вотъ ваша нѣжо́а! А видите вотъ эту сао́лю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чѣмъ нао́иваютъ головы ваши: и академін, и всё тѣ книжки, буквари и философія, и все это: ка зна що—я плевать на все это!» Здѣсь Бульба пригналь въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. «А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только нао́еретесь разума».

«И всего только одну недёлю быть имъ дома?» говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха-мать: «и погулять имъ, бёднымъ, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мнё не удастся наглядёться на нихъ!»

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, что есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалѣтніе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками горѣлки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чистой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла, какъ бѣниеная».

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки - прислужницы, въ червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались пріѣзда паничей, не любившихъ спускать никому, или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болѣе на Украйнѣ бородатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусѣ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйнѣ за унію. Все

было чисто, вымазано цвътной глиною. На стънахъ-сабли, нагайки, сътки для итицъ, невода и ружья, хитро обдъланный рогт для пороха золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами Окна въ свътлицъ были маленькія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встрѣчаются нынт только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядать, какъ приподнявъ надвижное стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленаго и синяго стекла, ръзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свътлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамы вокругъ всей комнаты: огромный столь подъ образами въ нарадномъ углу; широкая нечь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвътными, пестрыми изразцами. — все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, -- приходившимъ потому, что у нихъ не быле еще коней и потому, что не въ обычав было позволять школярамъ вздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могь выдрать ихъ всякій козакъ. носившій оружіе. Бульба, только при выпускъ ихъ, послаль имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю прітада сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо: и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчь ихъ скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчь.

«Пу-жъ, наны браты, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столь Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!» такъ говорилъ Бульба. «Боже благослови! Будьте здоровы, сын-

ки: и ты, Останъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнуть что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Иу, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ, бишь, того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?»

«Вишь, какой батько!» подумаль про себя старшій сынь, Остапь: «все старый, собака, знаеть, а еще и прикидывается».

«Я думаю, архимандрить не даваль вамь и понюхать горьлки», продолжаль Тарась. «А признайтесь, сынки, крынко стегали вась березовыми и свыжимь вишнякомь по спинь и по всему, что ни есть у козака? А можеть, такъ какъ вы сдылались уже слишкомъ разумные, такъ, можеть, и илетюганами пороли? Чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ середу, и въ четверги?»

«Нечего, батько, вспоминать, что было», отвичаль хладнокровно Остапъ: «что было, то прошло!»

«Пусть теперь попробуеть! сказаль Андрій: «пускай теперь кто-нибудь только зацѣпитъ. Вотъ пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!»

«Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами ѣду! ей Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждать? Чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? Я такъ поѣду съ вами на Запорожье — погулять. Ей Богу, поѣду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъза стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. — «Завтра же ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это?

На что эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Въдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, нечально глядъла, сидя на лавкъ. Она не смъла ничего говорить; но, услыша о такомъ стращномъ для нея ръшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дътей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не могъ описать всей безмольной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно-сжатыхъ губахъ.

Бульба быль упрямь страшно. Это быль одинь изъ тахъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый ХУ въкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набъгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталь здёсь отважень человёкь; когда на ножарищахь, въ виду грозныхъ соседей и вечной опасности, селился онъ и привыкалъ глядъть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуеть ли какая боязнь на свъть; когда браннымъ иламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и завелось козачество-широкая разгульная замашка русской природы, и когда вст портчья, перевозы, прибрежныя пологія и удобныя м'єста усіялись козаками, которымъ и счету никто не въдалъ, и смълые товарищи ихъ были въ правъ отвъчать султану, пожелавшему знать о числъ ихъ: «Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему стену: что байракъ, то козакъ» (гдв маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бёдъ. Вмёсто прежнихъ удёловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ исарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, везникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общею онасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищинковъ. Уже извъттно всемъ изъ исторіи, какъ ихъ вечная борьба

и безнокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набъговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутивниеся, на м'єсто удільныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидаль; но въ случат войны и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конт, во всемъ своемъ вооруженін, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двъ недъли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, — воинъ уходилъ въ луга и нашни, на дивировскіе перевозы, ловиль рыбу, торговаль, вариль инво, и былъ вольный козакъ. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и брежничать, какъ только можетъ одинъ русскій, - все это было ему по илечу. Кром'в реастровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случав большой потребности, набрать цёлыя толпы охочекомонныхъ: стопло только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всёхъ сель и містечекь и прокричать во весь голось, ставши на тельту: «Эй, вы, инвинки, броварники! полно вамъ ниво варить, да валяться по запечьямь, да кормить своимъ жирнымъ теломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосы, овценасы, баболюбы! полно вамъ за плугомъ ходить, да начкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы!» И слова эти

были—какъ искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломаль свой плугь, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылаль къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домѣ,—и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣнкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь быль онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствъ. Многіе перенимали уже польскіе обычан, заводили роскошь, великоленныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и нерессорился съ тъми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонв, называя ихъ холопьями польскихъ нановъ. Вфчно неугомонный, онъ считаль себя законнымь защитникомь православія. Самоуправно входиль въ села, гдѣ только жаловались на притъсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними расправу и положиль себь правиломь, что въ трехъ случаяхъ всегда следуетъ взяться за саблю, именне: когда комиссары не уважили въ чемъ старинивъ и стояли предъ ними въ шанкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случат позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Теперь онъ тѣпилъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Сѣчь и скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!» какъ представитъ ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почигалъ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Опъ сначала хо-

тель было отправить ихъ однихъ; но, при виде ихъ свежести, рослости, могучей телесной красоты, всиыхнуль воинскій духъ его, и онъ на другой же день решился ехать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сорую для молодыхъ сыновей, наведывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, котерые должны были завтра съ ними ехать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть вместе съ крепкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всемъ полкомъ, если только онъ нодастъ изъ Сечи какую-нибудь весть. Хотя онъ былъ и навеселе, и въ голове его еще бродилъ хмель, однакожъ не забылъ пичего; даже отдалъ приказъ напопть коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна обдная мать не спала. Она приникла къ пзголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала греонемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядъла на нихъ вся, глядъла всъми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядъться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелъяла ихъ—и только на одинъмигъ видитъ ихъ передъ собой. — «Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ пре-

красное когда-то лицо ея. Въ самомъ дъль, она была жалка, какъ веякая женщина того удалого века. Она мигъ только жила любовью, только въ нервую горячку страсти, въ нервую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидаль ее для сабли, для товарищей, для бражинчества. Она видвла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ ивсколько лътъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видълась съ нимъ, когда они жили вместе, что за жизнь ея была? Она терпила оскорбленія, даже побон; она видила ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колорить свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свёжія щеки и перси безъ лобзаній отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть ньжнаго и страстнаго въ женщинъ, все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ стенная чайка, вилась надъ дітьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей беруть отъ нея, — беруть для того, чтобы не увидъть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будеть знать, гдв лежать брошенныя твла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица; а за каждую канлю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядёла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналь уже смыкать ихъ, и думала: «Авось-либо Бульба, проспувшись, отерочить денька на два отъйздъ; можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный сиящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Опа все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣстъ; верхніе листья вероъ начали лепетать, и, мало-ис-

малу, ленечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидъла до свъта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протяпулась, какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небъ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ стара? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть: путь лежитъ великій!

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поилелась въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами готсвила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ своп приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шприною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуремъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараными шапками, съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! Она какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» произнесъ, наконецъ, Бульба. «Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, детей своихъ!» сказалъ Бульба:

«моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую \*), чтобы стояли всегда за въру Христову, а не то—пусть лучше пропадуть, чтобы и духу ихъ не было на свътъ! Подойдите, дъти, къ матери: молитва материнская и на водъ, и на землъ спасаетъ!»

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, налѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...» Далѣе она не могла говорить.

«Ну, пойдемъ, дъти!» сказалъ Бульба.

У крыльца стояли освдланные кони. Бульба вскочиль на своего Чорта, который бышено отшатнулся, почувствовавь на себы двадцати-пудовое бремя, потому что Тарась быль чрезвычайно тяжель и толсть.

Когда увидвла мать, что уже и сыны ея свли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болве какой-то нвжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ свдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не вынускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда вы-фхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадъ и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностью. Ее опять увели.

Молодые козаки тали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ тоже итсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ стрый; зелень сверкала ярко; итицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, пробхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ землей двт трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бълки; еще стлался перелъ ими тотъ лугъ, по которому они могли припомнить

<sup>\*)</sup> Рыпрекую.

всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!

## II.

Встри всадника тали молчаливо. Старый Тарасъ думаль о давнемь: передъ нимъ проходила его молодость, его эльта, его протекшія льта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думаль о томъ, кого онъ встрттить на Сти изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычисляль, какіе уже перемерли, какіе живуть еще. Слеза тихо круглилась на его зтиць, и постртвивая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболье о сыновьяхъ его. Они были отданы по двенадцатому году въ кіевскую академію, потому что всв почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитание своимъ детямъ, хотя это делалось съ темъ, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ већ, поступавшіе въ бурсу, дики, воснитаны на свободь, и тамъ уже обыкновенно они нъсколько шлифовались и получали что-то общее, дълавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бъжалъ. Его возвратили, высъкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапываль онь свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловично, покупали ему новый. Но, безъ сомивнія, опъ повториль бы и въ нятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цёлыя двадцать лётъ и не ноклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья воваки, если не выучится въ академіи всамъ наукамъ. Любонытно, что это говориль тоть же самый Тарасъ Бульба, который браниль всю ученость и совътоваль, какъ мы уже видьли, дътямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Останъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидіть за скучною книгою и скоро сталь на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рішительно не прикасались къ времени, никогда не приманялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менте схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болье другихъ были невъжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притемъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить деятельность совершенно вне ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, пногда многія потребности, возбуждающіяся въ свъжемъ, здоровомъ, крънкомъ юношъ, все это соединивинсь, рождало въ нихъ ту предпріничивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всёхъ быть осторожными. Торговки, сидъвнія на базаръ, всегда закрывали руками своими инроги, бублики, съмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дьтей своихъ, если только видьли проходившаго бурсака. Консуль, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подведомственными ему сотоварищами, имель такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помбетить туда всю лавку зазвавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академін, не вводиль ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впро-

чемъ, это наставление было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жальли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тв нвсколько недвль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чёмъ крёнче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надойдали такія безирестанныя принарки, и они убъгали на Запорожье, если умъли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословію, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ радко предводительствоваль другими въ дерзкихъ предпріятіяхъобобрать чужой садъ или огородъ, но за то онъ быль всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріничиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случав, не выдаваль своихъ товарищей; никакія илети и розги не могли заставить его это сделать. Онъ быль суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мъръ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ быль прямодушень съ равными. Онъ имиль доброту въ такомъ виді, въ какомъ она могла только существовать ири такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно быль тронуть слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брать его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъбратъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ

съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о номилованіи. Онъ также кинфль жаждою подвига, но вмёстё съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви всимхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восьмнадцать летъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видёль ее номинутно свёжую, черноокую, нажную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, ніжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ся дівственныхъ и вмёстё мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрываль отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинт и любви, не отведавъ битвы. Вообще въ последние годы онъ реже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродиль одинь гдв-нибудь въ уединенномъ закоулкв Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди инзенькихъ домиковъ, заманчиво глядъвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынашнемъ старомъ Кіевф, гдф жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдъ дома были выстроены съ нъкоторою прихотливостью. Одинъ разъ, когда онъ зазввался, на него почти навхала колымага какого-то польскаго нана, и сидвиній на козлахъ возница съ престрашными устами хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскиналь: съ безумною смітью схватиль онь мощною рукою своею за заднее колесо и остановиль колымагу. По кучеръ, опасаясь разделки, удариль по лошадямь, оне рванули, — и Андрій, къ счастію усифвиній отхватить руку, именнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смъхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидълъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бълую, какъ спътъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солица. Она смеялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣнительной красотв. Онъ оторонвлъ. Онъ глядвлъ на нее, совевмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болъе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотель было узнать отъ двории, которая толною, въ богатомъ убранствъ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста. По дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостопла его отвътомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь прівхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ проліззъ чрезъ частоколь въ садъ, взлъзъ на дерево, которое раскидывалось вътвями на самую крышу дома; съ дерева перелазъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ снальню красавицы, которая въ это время сидила передъ свъчею и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человика, что не могла произнесть ни одного слова; но когда приметила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смъя отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлоннулся передъ ея глазами на улицъ, смъхъ вновь овладълъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онь быль очень хорошь собою. Она отъ души смѣялась н долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была ветрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, произительноясные, бросали взглядь долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и быль связань, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смёло подошла къ нему, надёла ему на голову свою блистательную діадему, пов'єсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и делала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вътреныя полячки и которая повергла біднаго бурсака въ большее еще смущеніе. Онъ представляль смішную фигуру, раскрывши роть

и глядя неподвижно въ ея ослинительныя очи. Раздавнійся въ это время у дверей стукъ испугалъ се. Она велъла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безнокойство прошло, кликнула свою горинчную, ильниую татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывесть его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. По на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувнійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улиць, покамьстъ быстрыя ноги не спасли его. Посль этого проходить возль дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ встратилъ ее еще разъ въ костель: она замътила его и очень пріятно усмъхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ виделъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послъ этого воевода ковенскій скоро уфхаль, и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повъснвъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тымь степь уже давно приняла ихъ всёхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя казачьи шапки однё мелькали между ся колосьями.

«Э, э, э! что же это вы, хлонцы, такъ притихли?» сказаль, наконець, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: «какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и итица не угналась за нами!»

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстраго бѣга.

Солице выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило стень. Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрененулись, какъ птицы.

Стень, чемъ дале, темъ становилась прекраснее. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое составляетъ нынвшнюю Повороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, девственною пустынею. Инкогда илугъ не проходилъ но неизм'тримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавинеся въ инхъ, какъ въ лесу, вытантывали ихъ. Инчего въ природъ не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвётовъ. Сквозь тонкіс, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакиваль вверхъ своею нирамидальною верхушкою; бълая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ откуда, колосъ ишеницы наливался въ гущт. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шен. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небъ неподвижно стояли ястребы, расиластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонъ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ въсть, въ какомъ дальнемъ озеръ. Изъ травы нодымалась мфриыми взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинъ н только мелькаетъ одною черною точкою; вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, стени, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для обѣда, при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горѣлкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. ѣли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволять никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. Вечеремъ вся степь совершенно перемѣнялась: все пестрое пространство ся охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было,

какъ тынь перебытала по немъ, и она становилась темнозеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвётокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто иснолинскою кистью, налянаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свежій, обольстительный, какъ морскія волны, вътерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала и смвиялась другою. Пестрые суслики выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія ланки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнъе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулишъ; наръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухф. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядели ночныя звёзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насікомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свисть, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свежемъ воздухв и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался н вставаль на время, то ему представлялась степь устянною блестящими искрами свътящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летвинихъ на свверъ, вдругъ освіщалась серебряно-розовымъ світомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Ипгдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ татаринъ!» Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать человѣкъ. «А ну, дѣти, попробуйте догнатъ татарина! и не пробуйте,—вовѣки не поймаете: у него конь быстрѣе моего Чорта». Однакожъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго илыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ охватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и, чрезъ три часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарасъ пріосанился, стянулъ на себъ покрѣнче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстъе, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землі. Сильные кожевники сидвли подъ навъсомъ крылецъ на улицъ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятками сидьли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ развъсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ баранын катки съ тестомъ; жидъ, выставивъ впередъ свою голову, педиль изъ бочки горелку. Но первый, кто попался имъ навстръчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой серединъ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ. какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» говориль онь, остановивши коня. Въ самомъ дъль, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогь: закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ презранія. Полюбовавшись. Бульба пробирался дале по твеной улицв, которая была загромождена мастеровыми, туть же отправлявшими ремесло свое, и людьми встхъ націй, наполнявшими это предмастье Сачи, которое было похоже на ярмарку и которое одивало и кормило Свчь, умившую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, ови миновали предмъстье и увидъли нъсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдъ не видно было забора, или тъхъ низенькихъ домиковъ съ навъсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмъстьи. Небольшой валъ и засъка, не хранимые ръшительно никъмъ, показывали страшную безпечность. Пъсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогъ, посмотръли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мъста. Тарасъ осторожно протхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здравствуйте, панове!»—«Здравствуйте и вы!» отвъчали запорожцы. Вездъ, по всему полю, живописными кучами пе-

стрѣлъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники вывхали на обширную илощадь, гдв обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкъ сидълъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цёлая толна музыкантовъ, въ срединё которыхъ отилясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: «Живве играйте, музыканты! Не жальй, Өома, горылки православнымъ христіанамъ!» И Оома, съ подбитымъ глазомъ, мфряль безь счету каждому пристававшему по огромньйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудёла на всю округу, и въ воздух далече отдавались гопаки и тронаки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всёхъ живее вскрикивалъ и летёлъ вслёдъ за другими въ танцъ. Чуприна развъвалась по вътру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ быль надътъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра. — «Да сними хоть кожухъ!» сказалъ, наконецъ, Тарасъ: «видишь, какъ паритъ». — «Не можно», кричалъ запорожецъ.—«Отчего?»—«Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что скину, то пропью». А шапки ужъ давно не было на молодив, ни пояса на кафтанв, ни шитаго платка: все пошло, куда слёдуетъ. Толна росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видіть безъ внутренняго движенья, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бъшеный, какой только видъль когда-либо свъть, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ.

«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: «пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!»

А между темъ въ народе стали нопадаться и уваженные но заслугамъ всею Сѣчью сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрътиль множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привътствія. «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолунъ!» — «Откуда Богь несеть тебя, Тарась?»—«Ты какъ сюда зашель, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думаль ли я видъть тебя, Ремень?» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, ціловались взаимно, и и туть понеслись вопросы: «А что Касьянь? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсышокъ?» И слышалъ только въ отвътъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повъшенъ въ Толонань, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсышкова голова посолена въ бочкъ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говориль: «Добрые были козаки!»

## III.

Уже около недёли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сёчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Сёчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какойнибудь дисциплины, кромё развё стрёльбы въ цёль, да изрёдка конной скачки и гоньбы за звёремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбе—признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сёчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Ифкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до

вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не нерешло еще въ руки торгащей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно пе было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабываль и бросаль все, что дотоль его занимало. Онъ, можно сказать, илевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался воль и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имъвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго пира души своей. Это производило ту бъщеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы и болтовия, среди собравшейся толны, лениво отдыхавшей на земль, часто такъ были смъшны и дышали такою силою живого разсказа, что нужно было имъть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнувъ даже усомъ, ркзкая черта, которою отличается донынь отъ другихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не быль черный кабакъ, гдв мрачноискажающимъ весельемъ забывается человекъ; это былъ тесный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмъсто сидънія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набътъ на пяти тысячахъ коней; вмфсто луга, гдф играють въ мячъ, у нихъ были неохраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядель турокъ въ зеленой чалме своей. Разница та, что вмёсто насильной воли, соединившей ихъ въ школё, они сами собой кинули отцовь и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ; что здёсь были тё, у которыхъ уже моталась около шен веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидёли жизнь, и жизнь во всемъ разгулё; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманъ своемъ копъйки; что здъсь были тъ, которые дотоль червонець считали богатствомь, у которыхъ,

по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здісь были всъ бурсаки, не вытериввшіе академическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмість съ ними здесь были и те, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тахъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имъли благородное убъждение мыслить, что все равно, гдв бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человъку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сфчь съ темъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сфчи, и уже закаленные рыцари. Но кого туть не было? Эта странная ресиублика была именно потребностью того въка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здёсь работу. Один только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстье Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остану и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сфчь бездна народу и хоть бы кто-нибудь спросиль: откуда этп люди, кто они и какъ ихъ зовуть? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ темъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говориль: «Здравствуй! Что, во Христа въруещь?» — «Върую!» отвъчалъ приходившій. — «И въ Тронцу Святую въруешь?» — «Върую!» — «И въ церковь ходишь?»—«Хожу!»—«А ну, перекрестись!» Пришедшій крестился.—«Ну, хорошо!» отвъчаль кошевой: «ступай же, въ который самъ знаешь, курень». Этимъ оканчивалась вся переменія. ІІ вся Стиь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о пость и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмф-

ливались жить и торговать въ предмёстьи, потому что занорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ. участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тёхъ, которые селились у подошвы Везувія, нотому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сфчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили на отдёльныя независимыя республики, а еще болъе на школу и бурсу дътей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничъмъ не заводился и ничего не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного атамана, который за это обыкновенно носиль названіе батька. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ сохранъ. Нервдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случат дело тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, нокамъстъ одни не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Свчь, имвышая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей въ это разгульное море, и забыли вмигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сфи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какуюнибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупить, заплативши за него долгь. Но

болѣе всего произвела впечатлѣнье на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куренями, выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти и тащить богатыя тони на продовольствіе всего своего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они стали уже замѣтны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья—дѣло, за которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. Ему не по душѣ была такая праздная жизнь—настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ, рыцарю. Паконецъ, въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, кошевой, пора бы погулять запорожцамъ».

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой. вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

«Какъ негдъ? можно пойти на Турещину, или на Татарву». «Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвъчалъ кошевой, взявии опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

«Какъ не можно?»

«Такъ. Мы объщали султану миръ».

«Да відь онъ бусурмень: и Богь, и святое писаніе велить бить бусурменовъ». «Не имѣемъ права. Если-бъ не клялись еще нашею вѣрою, то, можетъ-быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно».

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь: не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно итти запорожцамъ».

«Ну, ужъ не слѣдуеть такъ».

«Такъ, стало-быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая спла, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвъта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: «А войнъ все-таки не бывать».

«Такъ не бывать войнь?» спросиль опять Тарасъ.

«Нѣтъ».

«Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?»

«И думать объ этомъ нечего».

«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ Бульба про себя: «ты у меня будешь знать!» и положилъ тутъ же отомстить кошевому.

Стоворившись съ тѣмъ и другимъ, задалъ онъ всѣмъ попойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ,
новалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ
столо́у литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на
раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша,
они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ
нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій
человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однакожъ
на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смфетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.

«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебф велять!» отвъчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули,—и скоро на площадь, какъ шмели, стали собпраться черныя кучи запорожневъ. Всё собрались въ кружокъ, и послё третьяго боя ноказались, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей върукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всё стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

«Что значитъ это собранье? Чего хотите, панове?» сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!» кричали изъ толпы козаки. Иѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотёль было говорить, но. зная, что разъярившаяся, своевольная толпа можеть за это прибить его насмерть, что всегда почти бываеть въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толить.

«Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?» сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толиы: «намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ—баба, а намъ нужно человѣка въ кошевые».

«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали старшины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.

«Пе хотимъ Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло».

«Шило пусть будеть атаманомь!» крпчали одни. «Шила посадить въ кошевые!»

«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью толпа. «Что онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!»

«Бородатаго, Бородатаго носадимъ въ кошевые!»

«Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!»

«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!»

Вст кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участіемъ своимъ въ избраніи.

«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе прочихъ. «Бородатаго!» Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Человѣкъ десятокъ козаковъ отдѣлились тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. «Что, панове? что вамъ нужно?» спросилъ онъ.

«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»

«Помилосердствуйте, панове!» сказалъ Кирдяга: «гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленью такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?»

«Ступай же, говорять тебь!» кричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увъщаньями: «Не пяться же, чортовъ сынъ! При-

нимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!» Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.

«Что, панове?» провозгласили во весь народъ приведшіе его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ быль у насъ кошевымь?»

«Всѣ согласны!» закричала толна, и отъ крику долго гремъло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толив, и вновь далеко загудело отъ козацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сфдоусыхъ и сфдочупрынныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сфчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, не извѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому; къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ по-ходахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толна разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горѣлка и пиво забирались просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и иѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго еще вилѣль толиы музыкантовъ, проходившихъ по ули-

цамъ, съ бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ иѣсельниковъ, которыхъ держали на Сѣчи для иѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолѣвать крѣпкія головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ надалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улегалась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Послѣдній, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ,— и заснула вся Сѣчь.

## IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ запорожцевъ, и сначала сказалъ: «Не можно клятвы преступить, никакъ не можно», а потомъ, помолчавши, прибавилъ: «Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пустъ только соберется народъ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею охотою,—вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать,—а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ».

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ вдругъ на площадь. Поднялся говоръ: «Кто̀? зачѣмъ? изъза какого дѣла пробили сборъ?» Никто не отвѣчалъ. Наконецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: «Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились наповалъ, позаилыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!» Другіе козаки слушали

сначала, а потомъ п сами стали говорить: «А и виравду пѣтъ никакой правды на свѣтѣ!» Старшины казалась изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, кошевой вышелъ виередъ и сказалъ. «Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!»

«Держи!»

«Вотъ въ разсуждении того теперь идетъ рѣчь, панове добродійство, да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы нозадолжали въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку,—и сами знаете, панове,—безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Онъ хорошо говорить», подумаль Бульба.

«Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій,—грѣхъ сказать. что такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, но милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства, хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему».

«Что-жъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя Бульба. «Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. А. по своему бѣдному разуму. вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ, пусть немного пошарпаютъ берега Натоліп. Какъ думаете, панове?» «Веди, веди всёхъ!» закричала со всёхъ сторонъ толиа: «за вёру мы готовы положить головы».

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотёлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случав дёломъ неправымъ. «Позвольте, панове, еще одну рѣчь держать?»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не скажешь».

«Когда такъ, то пусть будеть такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, что гласъ народа—гласъ Божій. Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумалъ. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого-бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ нанасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозянну на домъ не посмѣютъ притти, а сзади укусятъ за ияты, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совѣщаться; пьяныхъ, къ счастію, было немного, и потому рѣшились послушаться благоразумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправились нѣсколько человѣкъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоилечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали

челны крыкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ общивали досками челнъ; тамъ, переворотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камыщей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему прибрежью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ, — у многихъ ничего не было, кромъ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ, что они или только-что избъгнули какой-нибудь бѣды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлъ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и криками рабочихъ не было слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали?» спросплъ кошевой, когда паромъ приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый козакъ.

«Съ какою?»

«Позвольте, панове запорожцы, рачь держать?»

«Говори!»

«Или хотите, можетъ-быть, собрать раду?»

«Говори, мы вей туть».

Народъ весь стеснился въ одну кучу.

«А вы разви ничего не слыхали о томъ, что дилается на гетьманицини?»

«А что:» произпесь одинь изъ куренныхъ атамановъ.

«Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали».

«Говори же, что тамъ делается?»

«А то дълается, что и родились, и крестились, еще не видали такого».

«Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!» закричалъ одинъ изъ толны, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

«Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыя теперь не наши».

«Какъ не наши?»

«Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править».

«Что ты толкуешь?»

«И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя».

«Вретъ онъ, паны браты, не можетъ быть того, чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ».

«Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы вздять теперь по всей Украйнв въ таратайкахъ. Да не то беда, что въ таратайкахъ, а то беда, что запрягаютъ уже не коней, а просто православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то разскажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ себе юбки изъ поновскихъ ризъ. Вотъ какія дела водятся на Украйнв, панове! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей—ничего нетъ, и вы не слышите, что делается на свете».

«Стой, стой!» прерваль кошевой, дотоль стоявшій, потунивь глаза въ землю, какъ и всь запорожцы, которые въ важныхъ дьлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тьмъ въ тишинь совокупляли грозную силу негодованія.—«Стой! и я скажу слово. А что-жъ вы, такъ бы и этакъ поколотиль чортъ вашего батька!—что-жъ вы дьлали сами? Развь у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію!... А попробовали сод. гогодя. т. п.

бы вы, когда нятьдесять тысячь было однихъ ляховъ, да и, нечего гръха тапть, были тоже собаки и между нашими—ужъ приняли ихъ въру».

- «А гетьманъ вашъ, а полковники что дълали?»
- Падълали полковники такихъ дълъ, что не приведи Богъ и намъ никому».
  - «Какъ?»

«А такъ, что ужъ теперь гетьманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надѣлали полковники!»

Всколебалась вся толна. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣною бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь заговориль берсть: «Какъ! чтобы жиды держали на арендъ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученья на Русской земль отъ проклятыхъ недовърковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! Да не будеть же сего. не будеть!» Такія слова перелетали по всемъ концамъ. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и крѣнкіе, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себь вистренній жаръ. «Перевышать всю жидову!» раздалось изъ толиы: «пусть же не шьють изъ поповскихъ рязъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ насхахъ! Перетопить ихъ всъхъ, поганцевъ, въ Дифирф!» Слова эти, произнесенныя къмъ-то изъ толны, продетвли молніей по всемъ головамъ, и толна ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жиловъ.

Бъдные сыпы Израпля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ: но козаки вездѣ ихъ находили.

Ясновельможные паны!» кричаль одинь высокій и длинный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. «Ясновельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, — такое важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Ну, пусть скажуть», сказаль Бульба, который всегда любиль выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! Такихъ добрыхъ,
хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!» Голосъ его
замиралъ и дрожалъ отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы
думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ
не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! Ей Богу, не
наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поилевать на него, да и бросить! Вотъ и
они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Щмуль?»

«Ей Богу, правда!» отвъчали изъ толны Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бълые, какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжаль длинный жидь, «не снюхивались съ непріятелями, а католиковь мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные...»

«Какъ: чтобы запорожцы были съ вами братья:» произнесъ одинъ изъ толпы. «Не дождетесь, проклятые жиды! Въ Днѣпръ ихъ, панове. всѣхъ потопить поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, накликавній самъ на свою шею бѣду, выскочиль изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ, узкомъ камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясновель-

можный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плъна у турка»...

- Ты зналь брата?» спросиль Тарасъ.
- «Ей Богу, зналь! великодушный быль нань».
- «А какъ тебя зовуть?»
- « Янкель».
- «Хорошо», сказаль Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и проговорилъ такъ: «Повъсить жида будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на сегодня отдайте его мнъ».

Сказавши это. Тагасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толна. Всъ бросили вмигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а понадобились тельти и кони. Теперь уже всь хотым въ походъ, и старые, и молодые; всъ съ совъта всъхъ старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили итти прямо на Польшу, отметить за все зло и посрамленье въры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хльбамъ, пустить далеко по степи себъ славу. Все туть же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырось на цълый аршинъ. Это уже не быль тоть робкій исполнитель ватреныхь желаній вольнаго народа: это быль неограниченный повелитель, это быль деспоть, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гулливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, кетда кошевой раздаваль повельнія: раздаваль онъ ихъ тихо. не выкрикивая и не торонясь, но съ разстановкою. какъ старый, глубоко опытный въ деле козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненье разумно задуманныя предпріятія.

«Осмотритесь, всё осмотритесь хорошенько!» такъ говорилъ онъ. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочкъ и по двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса-больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По паръ коней чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двъсти взять воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ местахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, нанове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть-пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случав. Да вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походъ напьется, то никакого нътъ на него суда: какъ собаку за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни быль, хоть бы нандоблестивиній козакъ изо всего войска; какъ собака, будеть онъ застръленъ на мъстъ и кинутъ безо всякаго погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ походъ недостоинъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головъ, или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому дёлу: размёшайте зарядь пороху въ чаркъ сивухи, духомъ вынейте и все пройдетъне будеть и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замъсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те же за дело, за дело, хлонцы, да не торонясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!»

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ рѣчь свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного

пъянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тъ исправляли ободья колесъ и перемъняли оси въ тельгахъ; ть сносили на возы мъшки съ провіантомъ, на другіе валили оружіе: тв пригоняли коней и воловъ. Со вскую сторонь раздавались топоть коней, пробная стрильба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрипъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козачій таборъ по всему полю. И много досталось бы біжать тому, кто бы захотвль пробъжать отъ головы до хвоста его. Въ деревянной небольшой церкви служиль священникъ молебенъ, окронилъ всвхъ святою водою; всв целовали крестъ. Когда тронулся таборъ и нотянулся изъ Съчи, всъ запорожцы обратили головы назадъ. «Прощай, наша мать!» сказали они почти въ одно слово: «пусть же тебя хранить Богь отъ всякаго несчастья!»

Провзжая предмвстье. Тарасъ Бульо́а увидвлъ, что жидокъ его. Янкель, уже разо́илъ какую-то ятку съ наввсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя спадоо́ья, нужныя на дорогу, даже калачи и хлво́ы. «Каковъ чортовъ жидъ!» подумаль про сео́я Тарасъ и, подъвхавъ къ нему на конв, сказалъ: «Дурень, что̀ ты здвсь сидишь? Развв хочень, чтоо́ы тео́я застрвлили, какъ воробья?»

Янкель, въ отвътъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдълавъ знакъ объими руками, какъ будго хотълъ объявить что-то таниственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогъ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цънъ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей Богу, такъ; ей Богу, такъ».

Ножаль илечами Тарасъ Бульо́а, подивился бойкой жидовской натурѣ и отъѣхаль къ табору.

## V.

Скоро весь польскій юго-западъ сділался добычею страха. Всюду проиеслись слухи: «Запорожцы! показались запорожцы!...» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разоблалось, по обычаю этого нестройнаго, безнечнаго въка, когда не воздвигали ни кръностей, ни замковъ, а. какъ попало, становилъ на время соломенное жилище свое человъкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на избу работу и деньги, когда и безъ того будеть она снесена татарскимъ набъгомъ!» Все всполошилось: кто мънялъ воловъ и нлугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дорогѣ и такіе, которые вооруженною рукою встрічали гостей, но больше было такихъ, которые обжали заранбе. Вст знали, что трудно имъть дьло съ буйной и бранной толпой, известной подъ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройства своемъ заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные тхали, не отягчая и не горяча коней, ившіе шли трезво за возами, и весь таборъ подвигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать и выв'едывать, где, что и какъ. И часто въ тъхъ мъстахъ, гдъ менъе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ-и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скоть и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мъстъ. Казалось, больше пировали они, чъмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынъ волосъ отъ тъхъ страшныхъ знаковъ свиренства полудикаго века, которые пронесли вездъ запорожцы. Избитые младенцы, обръзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колени у выпущенныхъ на свободу, -- словомъ, крупною монетою отплачивали козаки прежніе долги. Предать одного монастыря,

услышавъ о приближеній ихъ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя. какъ следуетъ, что между запорожцами и правительствомъ стойть согласіе, что они нарушають свою обязанность къ королю, а съ темъ вместе и всякое народное право. «Скажи епископу отъ меня и отъ всъхъ запорожцевъ», сказалъ кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигають и раскуривають свои трубки». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядъли сквозь раздълявшіеся волны огня. Бъгущія толиы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тѣ города. гдъ какая-нибудь была надежда на гаринзонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робъла, обращала тылъ при первой встрвив и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотоль въ прежнихь битвахь, рышались, соединя свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то болье всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горъвшіе желаніемъ показать себя передъ старыми, помфряться одинь на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конъ, съ летавшими по вътру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука; много уже они добыли себф конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видать, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остану, казалось, былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дъла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ

для двадцати-двухлётняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣрять всю опасность и все положеніе дёла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тёмь, чтобы потомъ вёрнёй преодолёть ее. Уже испытанной увёренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже пріобрѣли шпрокую силу качествъ льва. «О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!» говорилъ старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что такое значить обдумывать, или разсчитывать, или измёрять заранёе свои и чужія силы. Бъшеную нъту и упоеніе онъ видълъ въ битвъ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистъ пуль, въ сабельномъ блескъ, и наноситъ всъмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: «И это добрый — врагъ бы не взялъ ero! вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»

Войско рѣшилось итти прямо на городъ Дубно, гдѣ. носились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня ноходъ былъ сдѣланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на илощадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ домы. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывались каменная

стыка или домъ. служившій батареей, или, наконецъ. дубовый частоколь. Гарянзонь быль силень и чувствоваль кажность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на валь, но были встрачены сильною картечью. Мащане и городские обыватели, какъ видно, тоже не хотъли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаляное сопротивленіе; женщины тоже рышились участвовать, и на головы запорожцамъ полетъли камни, бочки, горшки, горячій варъ, и. наконецъ, мъшки песку, слъпившаго имъ очи. Запорожим не любили имъть дъло съ кръностями; вести осады была не ихъ часть. Контевой повельль отступить и сказаль: «Инчего. паны братья, мы отступимь: но будь я поганый татаринь. а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! Пусть ихъ всв передохнуть, собаки, съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дълать. занялось опустошеньемъ окрестностей, выжигая окружныя деревии, скирды неубраннаго хльба, и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутыя сериомъ, гдв. какъ нарочно, колебались тучные колосья, илодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро всёхъ земледельцевъ. Съ ужасемъ видъли съ города, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между темъ запорожцы. протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телфги. расположились такъ же, какъ и на Съчи, куренями, курили свои люльки, манялись добытыма оружіема, играли ва чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кащевары варили въ каждомъ курент кашу въ огромныхъ мъдныхъ казанахъ; у горъвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. По скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействіемъ и продолжительною трезвостью. не сопряженною ни съ какимъ дъломъ. Кошевой вельлъ удвоить даже порцію вина, что пногда водилось въ войскт. если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрій зам'втно скучалъ. «Неразумная голова», говориль ему Тарасъ: «терпи козакъ—атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездѣльи не соскучитъ, кто все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ все-таки поставитъ на своемъ.» Но не сойтись пылкому юношѣ со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тымъ подоспълъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ: съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всъхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними не мало и охочекомонныхъ. которые сами поднялись, своею волею, безъ всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дело. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кіевскаго монастыря. Надвли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, приномнивъ старую мать. Что-то пророчить и говорить имъ это благословенье? Благословенье .ни на побъту надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на въчныя пъсни бандуристамъ, или же?... Но неизвъстно будущее, и стоитъ оно предъ челов комъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ. черкая крыльями, итицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка—не видя ястреба, ястребъ—не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ отъ своей погибели...

Останъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же. самъ не зная отчего, чувствовалъ какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою вечерю. Вечеръ давно потухнулъ, іюльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую предъ нимъ картину. На небѣ безчисленно мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными

по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возл'в тельть, подъ тельтами и подальше отъ тельтьвездъ были видны разметавшіеся на травъ запорожцы. Всъ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себъ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье-самоналъ. коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, желѣзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козакъ. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ себя ноги. большими офловатыми массами, и казались издали сфрыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всъхъ сторонъ изъ травы уже сталъ подыматься густой храпъ спящаго воинства. на который отзывались съ поля звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанныя ноги. А между тамъ что-то величественное и грозное примашалось къ красотъ польской ночи. Это были зарева вдали догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мъстъ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встративъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летъло вверхъ подъ самыя звёзды, и оторванные охлоныя его гасичли подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорълый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стояль грозно, выказывая при каждомъ отблескъ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ: казалось, слышно было, какъ деревья шинфли, обвиваясь дымомъ. и когда выскакиваль огонь, онъ вдругъ освищаль фосфорическимъ, лилово-огненнымъ свътомъ спълые гроздія сливъ, или обращаль въ червонное золото тамъ и тамъ желтввшія груши, и туть же среди ихъ чернъло висъвшее на ствив зданія или на древесномъ суку тёло бёднаго жида или монаха, погибавшее виъстъ со строеніемъ въ огив. Надъ огнемъ вились вдали итицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный городъ, казалось, уснуль; шинцы, и кровли, и частоколь, и ствиы его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ. Андрій

обощель козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши сильно чего-нпо́удь во весь козацкій аппетить. Онъ подивился немного такой о́езпечности, подумавши: «хорошо, что нѣтъ о́лизко никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться». Наконецъ, и самъ подошель онъ къ одному изъ возовъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, подложивши сеоѣ подъ голову сложенныя назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: оно все о́ыло открыто предънимъ; чисто и прозрачно о́ыло въ воздухѣ; гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ поясомъ переходившая по небу, вся о́ыла залита въ свѣту. Временами Андрій какъ будто позао́ывался, и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ предъ нимъ какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсвется, онъ раскрылъ сильнѣе глаза свои и увидѣлъ, что къ нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лѣзли изъ-подъ темнаго наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за пищаль и про-изнесъ почти судорожно: «Кто ты? Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человѣкъ, не въ пору завелъ шутку — убью съ одного прицѣла».

Въ отвътъ на это, привидъніе приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательнъй. По длиннымъ волосамъ, шев и полуобнаженной смуглой груди распозналъ онъ женщину. Но она была не здъшняя уроженка: все лицо ся было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выстунали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи

польмались дугообразнымъ разрѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе опъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ няхъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытериѣлъ и спросилъ: «Скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ будто я зналътебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ Кіевъ».

«Два года назадъ, въ Кіевѣ», повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его намяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: «Ты—татарка! служанка нанночки, воеводиной дочки»...

«Чини!» произнесла татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

«Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?» говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. «Гдѣ панночка? жива еще?»

«Она тутъ, въ городѣ».

«Въ городъ:» произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: «отчего-жъ она въ городъ:»

«Оттого, что самъ старый панъ въ городъ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнъ».

«Что-жъ, она замужемъ? Да говори же.— какая гы странная! — что она теперь»...

«Она другой день ничего не ъла».

«Какъ?»

«Пи у кого изъ городскихъ жителей нътъ уже давно куска хлъба, всъ давно фдятъ одну землю».

Андрій остолбеналь.

«Панночка виділа тебя съ городского вала вмість съ запорожцами. Она сказала мні: «Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнить меня, чтобы пришель ко мні; а не помнить, чтобы даль тебі кусокъ хліба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видіть, какъ при мні умреть мать. Пусть лучше я прежде, а она послъ меня. Проси и хватай его за кольни и ноги: у него также есть старая мать,— чтобъ ради ея далъ хлъба!»

Много всякихъ чувствъ пробудилось и всиыхнуло въ молодой груди козака.

- «Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?»
- «Подземнымъ ходомъ».
- «Развъ есть подземный ходъ?»
- «Есть».
- · [74; »
- «Ты не выдашь, рыцарь?»
- . Клянусь крестомъ святымъ!»
- «Спустясь въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдв тростникъ».
- «И выходить въ самый городъ?»
- «Прямо къ городскому монастырю».
- «Идемъ, идемъ сейчасъ!»
- «Но. ради Христа и Святой Маріи, кусокъ хлѣба!»
- «Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ сиятъ; я сейчасъ ворочусь».

И онъ отошель къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынѣшними козацкими биваками, суровой бранною жизнью.— все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вынырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. Иѣтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеньямъ; но часто, часто смущался ими глубокій сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежаль онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя пстолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнье, сильнье.

при одной мысли, что увидить ее опять, и дрожали молодыя кольни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачемъ пришелъ: поднесъ руку ко лоу и долго теръ его, стараясь приноменть, что ему нужно делать. Наконецъ, вздрогнулъ, весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватиль насколько большихь черныхъ хлабовь себа подъ руку; но тутъ же подумалъ: не будетъ ли эта пища, годная для дюжаго, неприхотливаго запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію? Тутъ вспомниль онъ, что вчера кошевой попрекаль кашеваровь за то, что сварили за одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ен стало на добрыхъ три раза. Въ полной увъренности, что онь найдеть вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащиль отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувии въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловвческихъ силъ, чтобы все это съвсть, твмъ болве, что въ ихъ куренъ считалось меньше людей, чъмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдъ ничего. Поневолъ пришла ему въ голову поговорка: «запорожцы, какъ дети: коли мало — съедять, коли много — тоже ничего не оставятъ». Что делать? Быль однакоже где-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарию. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возу его уже не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы и. растянувшись возлѣ на землѣ, хранѣлъ на все поле. Андрій схватиль мышокъ одной рукой и дернуль его вдругъ такъ, что голова Остана унала на землю, а онъ самъ вскочилъ виросонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: «Держите, держите чортова ляха, да ловите коня. коня ловите!»—«Замолчи, я тебя убыю!» закричаль въ иснугь Андрій, замахнувшись на него мъшкомъ. Но Останъ и безъ того уже не продолжалъ ръчи, присмирълъ и пустилъ

такой храить, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остана. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ, наконецъ, отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идемъ! Всѣ сиятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ несподручно захватить всѣ?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшки. стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ запорожцевъ.

«Андрій!» сказаль старый Бульба въ то время, когда онъ проходиль мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и, весь дрожа, тихо произнесъ: «А что?»

«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!» Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стояль ни живь, ни мертвь, не имѣя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда подняль глаза и посмотрѣль на него, увидѣль, что уже старый Бульба спаль, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на татарку, она стояла предъ нимъ, подобно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, одеревянѣвшія, какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно отлядываясь назадъ, и, наконецъ, опустились отлогостью въ низменную лощину,—почти яръ, называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ балками,—по дну которой лѣниво пресмы-

кался протокъ, поросшій осокой и усьянный кочками. Опустясь въ эту лощину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайнен мъръ, когда Андрій оглянулся, то увидълъ, что позади его крутою ствной, болже чемъ въ ростъ человека, вознеслась покатость; на вершинт ея покачивалось итсколько стебельковъ полевого былья, и надъ ними поднималась на небо луна въ видѣ косвенно обращеннаго сериа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавнийся со степи вътерокъ давалъ знать, что уже не много оставалось времени до разсвъта. Но нигдъ не слышно было отдаленнаго пътушьяго крика: ни въ городъ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пътуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегь, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мёстё быль крепкій и надежный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мѣрѣ, земляной валь быль туть ниже и не выглядываль изъ-за него гарнизонъ. Но за то подальше подымалась толстая монастырская ствна. Обрывистый берегь весь обрось бурьяномъ, и по небольшой лощинъ между имъ и протокомъ росъ высокій тростипкъ, почти въ вышниу человика. На вершини обрыва видны были остатки плетня. обличавшіе когда-то бывшій огородъ; передъ нимъ — широкіе листы лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикій колича бодякъ и подсолнечнить, подымавшій выше всіхт ихъ свою голову. Здъсь татарка скинула съ себя черевики и поила босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что масто было тонко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились ени передъ наваленныму хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворостъ. нашли они родъ земляного свода — отверстіе, мало чемъ большее отверстія, бывающаго въ хлабной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вследъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими м'виками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотъ.

## VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ коридорь, сльдуя за татаркою и таща на себь мышки хльба. «Скоро намъ будетъ видно», сказала проводница: «мы подходимъ къ мъсту, гдъ поставила я свътильникъ». И точно, темныя земляныя ствны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдв, казалось. была часовня; по крайней мфрф, къ стфиф быль приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтарнаго престола, и надъ нимъ виденъ былъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образь католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висвышая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оставленный мідный світильникъ, на тонкой, высокой ножкі, съ висъвшими вокругъ ся на цъпочкахъ щинцами, шпилькой для ноправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампады. Свътъ усилился, и они, идя вмёстё, то освёщаясь сильно огнемь, то набрасываясь темною, какъ уголь, тінью, напоминали собою картины Герардо dalle notti. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ и бладнымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ несколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрямиться. Онъ съ любопытствомъ разсматриваль эти земляныя стёны, напомнившія ему кіевскія нещеры. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кіевскихъ, туть видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ гробы; мфстами даже попадались, просто, человфческія кости, отъ сырости сдълавшіяся мягкими и разсыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Скрость мъстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій должень быль часто

останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутицив, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хльба, проглоченный ею, произвель только боль въ желудив, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нъскольку минуть на оди лъмъсть.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая жельзная дверь. «Ну. слава Богу, мы пришли,» сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку, чтобы ностучаться, и не имѣла силь. Андрій удариль, вмѣсто нея, сильно въ дверь; раздался гуль, показывавшій, что за дверью быль большой просторъ. Гулъ этотъ изменялся, встретивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ два загремали ключи, и кто-то, казалось, сходиль по лестнице. Наконець, дверь отперлась; ихъ встрътилъ монахъ, стоявшій на узенькой лъстницъ съ ключами и свъчой въ рукахъ. Андрій невольно остановился при вид'є католическаго монаха. возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ. поступавшихъ съ ними безчеловъчнъй, чъмъ съ жидами. Монахъ тоже нъсколько отступилъ назадъ, увидъвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Онъ посветилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввель ихъ по лестнице вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками и свъчами, стоядъ на коленяхъ священникъ и тихо молился. Около него съ объихъ сторонъ стояли также на колантіяхъ, съ бълыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасенін города, о подкрышенін падающаго духа, о ниспосланін теривнія, о удаленін искусителя, нашентывающаго ропоть и малодушный, робкій плачь на земныя несчастія. Ифекслько женщинъ, похожихъ на привиденія, стояли на коленяхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и

темныхъ деревянныхъ лавокъ; нфеколько мужчинъ, прислонять у колоннъ и пилястръ, на которыхъ воздегали боковые своды, печально стояли тоже на колвняхъ. Окно съ цвътными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ олубые. желтые и другихъ цвътовъ кружки свъта, освътившіе внезанно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленій показался вдругь въ сіяній; кадильный дымъ остановился на воздухѣ радужно освѣщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядёль изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свътомъ. Въ это время величественный ревъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разрастался, перешель въ тяжелые рокоты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дівичьи голоса, и потомъ онять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымъ ртомъ величественной музыкъ.

Въ это время, почувствовалъ онъ, кто-то дернулъ его за полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замъченные никъмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небъ: все возвъщало восхождение солнца. Площадь, имъвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посрединъ ея оставались еще деревянные столики, показывавшіе, что здёсь быль еще недёлю, можеть-быть, только назадъ рынокъ съвстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ дома, съ видными въ ствнахъ деревянными сваями и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревянными же связями, какъ вообще строили дома тогдашніе обыватели, что можно видьть и понынь еще въ ивкоторыхъ мвстахъ Литвы и Польши. Всв они были по-

крыты непомфрно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонъ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличнос отъ прочихъ зданіе, вфроятно, городовой магистрать или какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ двъ арки бельведеръ, гдв стоялъ часовой; большой часовой циферблать вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніс. Разсматривая. онъ замътилъ на другой ея сторонъ группу изъ двухъ-трехъ человъкъ, дежавшихъ почти безъ всякаго движенія на земль. Онъ вперилъ глаза внимательнъй, чтобы разсмотръть. заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тьло женщины, повидимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видъть. На головъ ея былъ краснын шелковый илатокъ; жемчуги или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двъ-три длинныя, всъ въ завиткахъ. кудри выпадали изъ-нодъ нихъ на ел высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умерь, или, по крайней мірт. еще только готовился испустить последнее дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бъснующимся, который, увидъвъ у Андрія драгоцънную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вценился въ него, крича: «хлѣба!» Но силь не было у него равныхъ бѣшенству: Андрій оттолкнуль его: онъ полетвль на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнуль ему одинь хлібов, на который тотъ бросился, подобно офиненой собакф, изгрызь, искусаль его и туть же, на улиць, въ страшныхъ судорогахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать нищу.

Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухѣ чего-нибудь, питающаго силы. У воротъ одного дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ она уже не слышала и не видѣла ничего и, опустивъ голову на грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся и исчахлое тѣло: бѣднякъ не могъ выпести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытериѣлъ не спросить татарку: «Неужели они однакожъ совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходитъ послѣдняя крайность, тогда, дѣлать нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь».

«Все перевли», сказала татарка: «всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши пе найдешь во всемъ городв. У насъ въ городв никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень».

«Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, все еще думаете оборонить городъ?»

«Да, можетъ-быть, воевода и сдаль бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого полковника, чтобъ итти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому».

Андрій уже издали видёлъ домъ, не похожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній

этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галлерею: между ними были видны рашётки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лъстница изъ крашеныхъ киринчей выходила на самую площадь. Внизу лъстницы сидъло по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшія около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болъе походили на изваянія, чёмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на то, кто всходиль по лістницъ. Наверху лъстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукъ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую пріемною или, просто, переднею; она была наполнена вся сидъвшими въ разныхъ положеніяхъ у стънъ солдатами, слугами, инсарями, виночерніями и прочей дворней, необходимою для ноказанія сана польскаго вельможи, какъ военнаго, такъ и зладъльца собственныхъ помъстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свъчи; двъ другія еще горван въ двухъ огромныхъ, ночти въ рость человъка, подсвъчникахъ, стоявшихъ посерединъ, несмотря да то, что уже давно въ ръшетчатое широкое окно глядъло утро. Андрій уже было хотьль итти прямо въ шпрокую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ разныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ н указала маленькую дверь въ боковой стфиф. Этою вышли они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свётъ, проходивний сквозь щель ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на ствив. Здвсь татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснуль свыть огня. Онъ услышаль шопоть п

тихій голось, отъ котораго все нотряслось у него. Онъ видъль сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, унадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошель. Онъ не помниль, какъ вошель и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатъ гортан двт свтчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія коліней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидёль женщину, казалось, застывшую и окаментвиную въ какомъ-то быстромъ движении. Казалось, какъ будто вся фигура ея хотела броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такою воображаль онъ ее видъть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснъе и чудеснъе была она теперь, чёмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведение. которому художникъ далъ последній ударъ кисти. Та была прелестная, вътреная дъвушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся красѣ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успъли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тв прекрасныя границы, которыя назначены вполнъ развившейся красот'ь; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, части которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинъ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, вст до одной измънились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ хотя одну изъ тёхъ, которыя носились въ его памяти, -- ни одной. Какъ ни велика была ея бледпость, но она не помрачила чудесной красы ея, напротивъ, какъ будто придала ей что-то стремительное, неогразимопобьдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душт благоговъйную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была поражена видомъ козака, представшаго
во всей краст и силъ юношескаго мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже
обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью
сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная
бровь, загорълыя щеки блистали всею яркостью дъвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ.

«Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. «Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя; не мнѣ, слабой женщинѣ...» Она потупила свои очи; прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, окраенныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилось все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ. выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ. — и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не ему, восинтанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уже усивла наръзать ломтями принесенный рыцаремъ хлъбъ, несла его на золотомъ блюдъ и поставила передъ своею нанною. Красавица взглянула на нее, на хлъбъ, и возвела очи на Андрія,—и много было въ очахъ тъхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавийй изнеможенье и безсилье выразить облявийя ее чувства, былъ болъе доступенъ Андрію, чъмъ всъ ръчи. Его душъ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевныя движенья и чувства, которыя дотоль какъ будто кто-то удерживалъ гяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на волъ, и уже

хотьли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ красавица, оборотясь къ татаркъ, безпокойно спросила: «А мать? ты отнесла ей?»

- «Она сиптъ»
- «А отцу:»

«Отнеела; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря».

Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ всиомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: «Довольно! не ѣшь больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ». И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дѣвы, нижѐ того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

«Царица!» вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: «что тебѣ нужно, чего ты хочешь? — прикажи мнѣ! Задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ,—я побѣгу исполнять ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человѣкъ, — я сдѣлаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но не въ силахъ сказать того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она,—все мое. Такого ни у кого нѣтъ теперь у козаковъ нашихъ оружія, какъ у меня: за одну рукоять моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только

шевельнены своею тонкою, черною бровью! По знаю, что, можеть-быть, несу глуныя рвчи, и некстати, и нейдеть все это сюда, что не мнв, проведшему жизнь въ бурсв и на Запорожьи, говорить такъ, какъ въ обычав говорить тамъ, гдв бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствв. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всв мы, и далеки предъ тобою всв другія боярскія жены и дочери-дввы. Мы не годимся быть твоними рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебв».

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ. не проронивъ ни одного слова, слушала дава открытую, сердечную рачь, въ которой, какъ въ зеркала. отражалась молодая, полная силь душа. И каждое простое слово этой ръчи, выговоренное голосомъ, летъвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядъла съ открытыми устами. Потомъ хотвла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеньемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ нозади его суровыми мстителями, что страшны облегине городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всв они съ своимъ городомъ... и глаза ея вдругъ наполнились слезами: быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила его себь на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидћла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову. сжавъ бълосивжными зубами свою прекрасную нижнюю губу. — какъ бы внезапно почувствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада. — и не снимая съ лица илатка, чтобы онъ не видълъ ея сокрушительной грусти.

«Скажи мий одно слово!» сказалъ Андрій и взяль ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробіжаль по жиламъ его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно въ рукі его.

По она молчала и не отнимала илатка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

«Не достойна ли я въчныхъ сожальній! Не несчастна ли мать, родившая меня на свътъ? Не горькая ли доля пришлась на часть мнф? Не лютый ли ты палачъ мой, моя свирвная судьба? Всвхъ ты привела къ ногамъ монмъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатъйшихъ нановъ. графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цватъ нашего рыцарства. Всёмъ имъ было вольно любить меня. и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою. Стонло мит только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивъйшій, прекрасиъйшій лицомъ и породою, сталь бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирвная судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, къ врагу нашему. За что же Ты, Пречистая Божья Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобилін и роскошномъ избыткв всего текли дни мон; лучнія, дорогія блюда и сладкія вина были мет сетдью. И на что все это было? къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, умереть лютою смертью, какой не умираетъ последній нищій въ королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ должна видъть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для снасенья которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мив довелось увидвть и услышать слова и любовь, какой не визала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мив моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась мив смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣпая судьба моя, и Тебя,—прости мое прегрѣшеніе,—Святая Божья Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякал черта его, и все, отъ нечально поникшаго лба и опустившихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо иламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Иѣтъ счастья на лицѣ этомъ!»

«Не слыхано на свътъ, не можно, не быть тому». говорилъ Андрій: «чтобы красивъйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то. чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все. что ни есть лучшаго на свътъ. Нътъ, ты не умрешь! Не тебъ умирать: клянусь моимъ рожденіемъ и всъмъ, что мнъ мило на свътъ.—ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ. и ничъмъ—ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будеть отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмъстъ, и прежде я умру, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колъней, и развъ уже мертваго меня разлучатъ съ тобою».

«Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», говорила она. качая тихо прекрасной головой своей: «знаю и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо. что тебѣ нельзя любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы—враги тебѣ».

«А что мив отець, товарищи и отчизна?» сказаль Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрічная осокорь, станъ свой. «Такъ если-жъ такъ, такъ вотъ что: натъ у меня никого! Никого, никого!» повто-

риль онъ тёмъ же голосомъ и сопроводивъ его тёмъ движеньемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаеть рёшимость на дёло неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказалъ, что моя отчизна Украйна? Кто далъ миё ее въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милёе для нея всего. Отчизна моя — ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердцё моемъ, понесу ее, пока станетъ моего вёку, и посмотрю: нусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!»

На мигъ остолбенвъв, какъ прекрасная статуя, смотрвла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностью, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся всѣ съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ шелкомъ.

Въ это время вобжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя. «Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ запорожцевъ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе «наши» вошли въ городъ, что привезли съ собою и какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушасмыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцарства! Не видать ему больше ип Запорожья, ии отцовскихъ

хуторовъ своихъ. ни церкви Божьей. Украйнѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чупрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

## VII.

Шумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборт. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось. что весь Переяславскій курень, расположившійся передъбоковыми городскими воротами, быль пьянъ мертвецки; сталобыть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, усиѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ.

Кошевой даль приказъ собраться всёмъ, и, когда всё стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: «Такъ вотъ что, панове братове, случилось въ эту ночь: вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли нозволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ вы того не услышите».

Козаки всв стояли, понуривъ головы, зная вину; одинъ только незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко отозвался. «Постой, батько!» сказалъ онъ: «хоть оно и не въ законв, чтобы сказать какое возраженіе, когда говорить контевой передъ лицомъ всего войска, да двло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсвиъ справедливо по-прекнулъ все христіанское войско. Козаки были бы по-

винны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжкой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого христіанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побъемъ такъ, что и пятъ не унесутъ домой».

Рѣчь куренного атамана понравилась козакамъ. Они приподняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказалъ Кукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: «А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказалъ? Что ты скажешь на это?»

«А что скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде».

«Добре сказалъ и кошевой!» отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили другіе. И самые сѣдые, стоявшіе, какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Слушайте же, панове!» продолжаль кошевой. «Брать крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлають чужеземные нѣмецкіе мастера—пусть ей врагъ прикинется!— и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, внепріятель вошель въ городъ не съ большимъ запасомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ городѣ голодный, стало-быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это еще Богъ знаетъ; а ксендзы-то ихъ горазды на одни слова.

За тъмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздъляйся же на три кучи и становись на три дороги нередъ тремя воротами. Передъ главными воротами иять куреней, передъ другими по три куреня. Дядькивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! Тытаревскій и Тымошевскій курень на запасъ съ праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликивскій-верхній — съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду, молодцы, которые позубастьй на слово, задирать непріятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпить; и можетъ-быть, сегодня же всв они выйдуть изъ воротъ. Куренные атаманы, перегляди всякій курень свой: у кого недочеть, пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмёль всёмь по чарке, и по хльбу на козака. Только, върно, всякій еще вчерашнимъ сыть, ибо, некуды дёть правды, понаёдались всё такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибыю ему на самый лобъ свиное ухо, собакъ, и повъшу ногами вверхъ! За работу же, братцы! За работу!»

Такъ распоряжалъ кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ придумать, куда бы дѣвался Андрій: «полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ». Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени. «Кому нужно меня?» сказалъ онъ, наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Янкель.

«Панъ полковникъ, панъ полковникъ!» говорилъ жидъ

поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хотьль объявить дѣло не совсѣмъ пустое. «Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на жида и подивился тому, что онъ уже успѣлъ побывать въ городѣ. «Какой же врагъ тебя занесъ туда?»

«Я тотчасъ разскажу», сказалъ Янкель. «Какъ только услышалъ я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ; дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ, въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу—впереди отряда панъ хорунжій Галяндовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы за тѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними въ городъ».

«Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?» сказалъ Бульба. «И не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?»

«А, ей Богу, хотёлъ повёсить», отвёчалъ жидъ: «уже было его слуги совсёмъ схватили меня и закинули веревку на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгъ, сколько панъ хочетъ, и пообёщалъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнё собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго,—я все скажу пану,—нётъ и одного червоннаго въ карманѣ. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, ничего нётъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жиды, не въ чемъ было бы ему и на войну выёхать. Онъ и на сеймѣ оттого не быль...»

«Что-жъ ты дёлаль въ городё? Видёлъ нашихъ?»

«Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Самуйло, Хайвалохъ, еврей-арендаторъ...» «Пропади они, собаки!» вскрикнуль, разсердившись, Тарась. «Что ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про нашихь запорожцевъ».

«Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана Андрія».

«Андрія видѣлъ?» вскрикнулъ Бульба. «Что-жъ ты, гдѣ видѣлъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? Обезчещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣль связать пана Андрія? Теперь онъ такой важный рыцарь... Далибугъ, я не узналь! И наплечники въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, и зерцало въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по поясу золото, и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая иташка пищитъ и поетъ, и травка нахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотѣ. И коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ сто̀итъ одинъ конь».

Бульба остолбеньль. «Зачыть же онь надыть чужое одынье?»

«Потому что лучше, потому и надѣлъ. II самъ разъѣзжаетъ, и другіе разъѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ: какъ наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто-жъ его принудилъ?»

«Я-жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?»

«Кто перешелъ?»

«А танъ Андрій».

«Куда перешелъ?»

«Перешель на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совсѣмъ ихній».

«Врешь, свиное ухо!»

«Какъ же можно, чтобы я враль? Дуракъ я развѣ, чтобы враль? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что жида повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?»

«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и въру?»

«Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».

«Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!»

«Пусть трава порастеть на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюеть на могилу отца, матери, свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ хочеть, я даже скажу, и отчего онъ перешель къ нимъ».

«Отчего?»

«У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая красавица!» — Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ глазъ и покрививши на-бокъ ротъ, какъ будто чегонибудь отвѣдавши.

«Ну, такъ что же изъ того?»

«Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли человѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размочишь въ водѣ, возьми, согни—она и согнется».

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и стоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мъстъ.

«Слушай панъ, я все разскажу пану», говорилъ жидъ. «Какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчуга, потому что въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-татарки: «Будетъ свадьба сейчасъ, какъ только прогонятъ запорожцевъ. Панъ Андрій обѣщалъ прогнать запорожцевъ».

«И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?» вскрикнулъ Бульба.

«За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волв. Чемъ человекъ виновать? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ».

«И ты видѣлъ его въ самое лицо?»

«Ей Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всѣхъ взрачнѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...»

«Что-жъ онъ сказаль?»

«Онъ сказалъ, —прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже сказалъ: «Янкель!» А я: «панъ Андрій!» говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорожцамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричаль, вышедъ изъ себя, Тарась. «Врешь, собака! Ты и Христа распяль, проклятый Богомъ человѣкъ! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то—тутъ же тебѣ и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхватиль свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомниль онь, что видёль въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ съдою головою; а все еще не хотъль върить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынь его продаль вѣру и душу.

Наконець повель онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій, Незамайковскій, Гургузивъ, Тытаревскій, Тымошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули

козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьихъ рукахъ, кто, и совсёмъ не просыпаясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въляшскомъ стану.

Въ городъ услышали козацкое движение. Всъ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другого красивъй, стояли на валу. Мѣдныя шапки сіяли, какъ солнца, оперенныя бълыми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми на бекрень верхами; кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками; у тъхъ сабли и оружія въ дорогихъ оправахъ, за которыя дорого приплачивали паны, -и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напереди стоялъ спѣсиво, въ красной шапкъ, убранной золотомъ, буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всъхъ выше и толще, и широкій дорогой кафтанъ насилу облекаль его. На другой сторонъ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человѣкъ, весь высохшій; но малы: зоркія очи глядёли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всё стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанія; видно было, что, несмотря на малое тёло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскъ на лицъ: любилъ панъ кръпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дедовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на об'єды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, послъ сегодняшняго почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всякихъ было тамъ. Иной

разъ и выпить было не на что, а на войну всѣ принарядились.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на нихъ ни на комъ золота: только развѣ кое-гдѣ блестѣло оно на сабельныхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили казаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выёхало впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: одинъ еще совсёмъ молодой, другой постарве, оба зубастые на слова, на дёлё тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Голокопытенко. Слёдомъ за ними выёхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сёчи, бывшій подъ Адріанополемъ и много натерпівьшійся на вёку своемъ: горёлъ въ огиё и прибёжалъ на Сёчь съ обсмоленною, почернёвшею головою и выгорёвшими усами; но раздобрёлъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, вырастилъ усы густые и черные, какъ смоль. И крёпокъ былъ на ёдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я васъ!» кричалъ сверху дюжій полковникъ: «всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ запорож-певъ!»

И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства,—такъ, какъ схватили его хмельного. Потупилъ въ землю голову атаманъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну ночь посѣдъла крѣп-кая голова его.

«Пе печалься, Хлибъ! Выручимъ!» кричали ему снизу козаки.

«Не почалься, друзьяка!» отозвался куренной атаманъ Бородатын: «въ томъ нътъ вины твоей, что схватили тебя

нагого: бѣда можетт быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей».

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко.

«Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!» кричали имъ сверху.

«А хотёль бы я поглядёть, какъ они намъ обрёжуть чубы!» говориль Поповичь, поворотившись передъ ними на конё, и потомъ, поглядёвши на своихъ, сказалъ: «А что-жъ! Можетъ-быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всёмъ будетъ добрая защита».

«Отчего-жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?» сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь коньемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще покачивали головою, говоря: «Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутитъ слово, такъ только ну...» — Да ужъ и не сказали козаки, что такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣнъ!» закричалъ кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали ѣдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала картечью. На валу засуетились, показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые гусары, за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ всѣ въ мѣдныхъ шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ лучшіе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ со своими слугами. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій; за нимъ

опять ряды, **и вы** халъ дюжій полковникъ; а позади всего уже войска вы халъ послъднимъ низенькій полковникъ.

«Пе давать имъ! Не давать имъ строиться и становиться въ ряды!» кричалъ кошевой. «Разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте всѣ прочія зорота! Тытаревскій курень, нападай съ другого! Напирайте на тылъ. Кукубенко и Палывода! Мѣшайте, мѣшайте и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали ляховъ, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы про-извести; пошло дѣло на мечи, да на копья. Всѣ сбились въ кучу и каждому привелъ случай показать себя.

Демидъ Поновичъ трехъ закололъ простыхъ и двухъ лучшихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ добрые кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достать». И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ опять на сбитыхъ съ коней шляхтичей: одного убилъ, а другому накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою рукоятью и отвязавши отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ войскѣ, и долго бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одолѣлъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ вострымъ турецкимъ ножомъ въ грудь; но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ хлоинула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго роду рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конѣ своемъ. И много уже показалъ боярской богатырской удали: двухъ запорожцевъ разрубилъ на-двое; Өедора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣлилъ по коню и козака досталъ изъ-за коня коньемъ; многимъ отнесъ головы и руки и повалилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

«Вотъ съ кѣмъ бы я хотълъ попробовать силы!» закричалъ незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко. Припустивъ коня, налетель прямо ему въ тыль и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули вст близъ стоявшие отъ нечеловтческого крика. Хотель было поворотить вдругь своего коня ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный странинымъ крикомъ метнулся на сторону, и досталъ его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но ослабела упавшая вмёсте съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ объ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему въ самыя побледневний уста: вышибъ два сахарные зуба палашъ, разсъкъ на-двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ навъки къ сырой землъ. Ключомъ хлынула вверхъ алая, какъ надръчная калина, высокая дворянская кровь. и выкрасила весь, общитый золотомъ, желтый кафтанъ его. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими незамайковцами въ другую кучу.

«Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!» сказаль уманскій куренной Бородатый, оть хавши оть своихъ къ месту, где лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. «Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видель ни на комъ». И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорегіе досивхи, вынуль уже турецкій ножь въ оправв изъ самоцветныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, сняль съ груди сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ серебромъ и дъвическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышаль Бородатый, какъ налетълъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ седла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шев. Не къ добру повела корысть козака: отскочила могучая голова и упаль обезглавленный трунъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣнкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлу, а ужъ былъ тутъ суровый метитель.

Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается расиластанный на одномъ мфетф и бьетъ оттуда стрфлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела, такъ Тарасовъ сынъ, Останъ, налетълъ вдругъ на херунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку. Побагровъло еще сильнъе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: схватился онъ было за пистолетъ, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрала и пуля даромъ полетъла въ поле. Останъ тутъ же, у его же съдла, отвязалъ шелковый шнуръ, который возиль съ собою хорунжій для вязанія ильныхъ, и его же шнуромъ связаль его по рукамъ и по ногамъ, прицепилъ конецъ веревки къ седлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко встхъ козаковъ Уманскаго куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Какъ услышали уманцы, что куренного ихъ атамана Бородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и прибѣжали прибрать его тѣло; и тутъ же стали совѣщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ, сказали: «Да на что совѣщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остана: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человѣка».

Остапъ, снявъ шапку, всёхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повель ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всёмъ, что не даромъ выбрали его въ атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дёло слишкомъ жарко, отступили и перебежали поле, чтобъ

собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни, и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядѣвшимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, переломали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись изъ засады со своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на переймы. Поворотило назадъ все бѣшеное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на ляшскіе полки, опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

«О, спасибо вамъ, волы!» кричали запорожцы: «служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многіе показали себя: Метелиця, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ другихъ. Увидели ляхи, что плохо, наконецъ, приходитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворились обитыя жельзомъ ворота и приняли толнившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ запорожцевъ погнались было за ними, но Остапъ своихъ уманцевъ остановилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, отъ стѣнъ! Не годится близко подходить къ нимъ». И правду сказалъ, потому что со стѣнъ грянули и посыпали всѣмъ, чёмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подъвхаль кошевой и похвалиль Остана, сказавши: «Воть и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядёть, какой тамъ новый атаманъ, и увидълъ, что впереди всъхъ уманцевъ сидълъ на конъ Остапъ, и шапка заломлена на-бекрень, и атаманская палица въ рукъ. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ, глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить всвхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорван-

ными спанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

«Что, перевязали?» кричали имъ снизу запорожцы.

«Вотъ я васъ!» кричалъ все такъ же сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и всѣ, бывшіе позадорнѣе, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, истомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: палашами, копьямы копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось воронамъ и хищнымъ орламъ выклевывать имъ очи. А ляшскія тѣла, увязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трупы.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя, что бы значило, что Андрія не было между вражьихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противъ своихъ, или обманулъ жидъ и попался онъ, просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ мѣру было наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовалъ скороь и заклялся сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, иышную косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ коваковъ. Избились бы о землю, окровавившись и по-

крывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что покрываютъ горны: вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовитъ Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ и наконецъ заснулъ. А козаки все еще говорили промежъ собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясъ пристально во всѣ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

## VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всв запорожцы собрались въ круги. Изъ Съчи пришла въсть, что татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайнъ держали козаки подъ землею, избили и забрали въ плънъ всъхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мфшокъ съ цехинами и на татарскомъ конт, въ татарской одеждт, полтора дня и двѣ ночи уходилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пересѣлъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ прівхаль въ запорожскій таборъ, разведавъ на дорогѣ, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по казацкому обычаю, и пьяными отдались въ пленъ, и какъ узнали татары масто, гда быль зарыть войсковой скарбъ, того ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вътромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту-жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ

острову. и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя запорожскія головы. Вотъ отчего собрались запорожцы. Всѣ до единаго стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ ровные между собою. «Давай совѣтъ прежде старшіе!» закричали въ толиѣ. «Давай совѣтъ кошевой!» говорили другіе.

И кошевой сняль шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за татариномъ; ибо вы сами знаете, что за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размытаритъ его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, что такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отмстили; корысти же съ голоднаго города немного. И такъ мой совѣтъ—итти».

«Итти!» раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ такія слова, и навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя, изчерна-бѣлыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣверный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» сказалъ онъ. «Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уважили перваго святого закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украйнъ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Что-жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъвасъ. Что-жъ за козакъ тотъ, который кинулъ въ бъдѣ то-

варища, кинулъ его, какъ сабаку, пропасть на чужбинѣ? Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во что ставитъ козацкую честь, позволивъ себѣ илюнуть въ сѣдые усы свои и попрекнуть себя обиднымъ словомъ, такъ не укоритъ же никто меня. Одинъ остаюсь!»

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.

«А развѣ ты позабыль, бравый полковникь», сказаль тогда кошевой: «что у татарь въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимь, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?»

Задумались всё козаки и не знали, что сказать. Никому не хотвлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышель впередь всёхь старёйшій годами во всемь запорожскомъ войскъ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ встхъ козаковъ; два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарълся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любиль тоже и совътовъ давать никому, а любилъ старый вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая разсказы про всякіе бывалые случан и козацкіе походы. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слушаль, да прижималь пальцемь золу въ своей коротенькой трубкъ, которой не выпускалъ изо рта, и долго сидълъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; но сей разъ разобрало стараго. Махнулъ рукою покозацки и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду и я: можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотълъ знать, что скажетъ Бовдюгъ.

«Пришла очередь и мив сказать слово, паны братья!» такъ онъ началъ. «Послушайте, двти, стараго. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска, обязанный

приберегать его и нещись о войсковомъ скарсв, мудрве ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рачь! А теперь послушайте. что скажеть моя другая рвчь. А воть что скажеть моя другая рвчь: большую правду сказаль и Тарасъ, полковникъ, дай, Боже, ему побольше въку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украйнћ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, наны братья, чтобы козакъ покинуль гдф, или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тв, и другіе намъ товарищи-меньше ихъ или больше, все равно, все товарищи, вев намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рвчь: тв. которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которымъ милы полоненные ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дёла. нусть остаются. Кошевой по долгу пойдеть съ одною половиною за татарами, а другая половина выбереть себь наказного атамана. А наказнымь атаманомъ, коли хотите послушать офлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульов. Нать изъ насъ никого равнаго ему въ доблести».

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ козаки, что навелъ лхъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шанки и закричали: «Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось».

- «Что, согласны вы на то?» спросиль кошевой.
- «Всѣ согласны!» закричали козаки.
- «Стало-быть, радѣ конецъ?»
- «Конецъ радѣ!» кричали козаки.
- «Слушайте-жъ теперь войскового приказа, дѣти», сказалъ кошевой, выступиль впередъ и надѣль шапку, а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, утупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хо-

четъ итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды о́ольшая часть куреня переходить, туды и атаманъ; коли меньшая часть переходить, приставай къдругимъ куренямъ».

И всв стали переходить кто на правую, кто на левую сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной атаманъ нереходиль; котораго малая часть, та приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонъ. Захотъли остаться: весь почти Пезамайковскій курень, большая половина Поповичевскаго куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тымошевского куреня. Всё остальные вызвались итти въ догонь за татарами. Много было на объихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между твми, которые рвшились итти вследъ за татарами, быль Череватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поновичь тоже перешель туда, потому что быль сильно завзятаго нрава козакъ. не могъ долго высидеть на месте: съ ляхами попробоваль уже онъ дела, хотелось попробовать еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Покрышка, Певылычкій, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ схватив съ татариномъ. Не мало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тёми, которые захотёли остаться: куренные Демытровичь, Кукубенко, Вертыхвисть, Балабанъ, Бульбенко Останъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевыченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, Запорожній, Метелиця, Ивань Закрутыгуба, Мосій Шило, Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, фажалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и стенямъ, по встмъ рфчкамъ большимъ и малымъ, которыя внадали въ Дифиръ, по всфмъ заходамъ и дифировскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой земль: изъвздили все Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатъйшіе и превысокіе корабли; перетопили не мало турецкихъ галеръ и много, много выстрѣляли пороху на своемъ въку. Не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пропиль и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свътъ. Еще и теперь у ръдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на дивпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, въ случав несчастья. удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было бы татарину найти его. потому что и самъ хозяннъ уже сталь забывать, въ которомъ мъсть закональ его. Такіе-то были козаки, захотъвшіе остаться и отмстить ляхамь за вфрныхъ товарищей и Христову вфру! Старый козакъ Бовдюгъ захотълъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь не такія мон літа, чтобы гоняться за татарами, а туть есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просиль я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войнь за святое и христіанское дьло. Такъ оно и случилось. Славивищей кончины уже не будеть въ другомъ мѣстѣ для стараго козака».

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ:

«А что, панове братове, довольны одна сторона другою?» «Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.

«Ну. такъ поцълуйтесь же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидъться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честь».

И вет козаки, сколько ихъ ни было, перецъловались

между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сёдые усы свои, поцёловались навкресть и потомъ взялись за руки и крёнко держали руки; хотёлъ одинъ другого спросить: «Что, нане брате, увидимся или не увидимся?» да и не спросили, замолчали,—и загадались обё сёдыя головы. А козаки всё до одного прощались, зная, что много будетъ работы тёмъ и другимъ; но не повершили однакожъ тотчасъ разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать непріятелю увидёть убыль въ козацкомъ войскё. Потомъ всё отправились по куренямъ обёдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго захода солнечнаго; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошапковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ за иѣшими, и скоро стало ихъ не видно въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топь да скрипъ иного колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшіеся товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ, многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, утупивъ въ землю гулливыя свои головы.

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкія головы; но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами. А между тѣмъ въ тишинѣ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши покозацки, чтобы вновь и съ большею силою, чѣмъ прежде.

воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, что море передъ мелководными рѣками: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повельлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣиче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозъ: двойною крънкою шино: были обтянуты дебелыя колеса его; грузно быль онъ навьючень, укрыть попонами, кринкими воловыми кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго ле-. жало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до единаго, козаку досталось вынить запов'яднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладьло человъкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами нереръзывали крънкія веревки, снимали толстыя воловы кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

«А берите всв», сказалъ Бульба: «всв. сколько ни есть. берите, что у кого есть: ковшъ, или чернакъ, которымъ ноитъ коня, или рукавицу, или шанку, а коли что, то и просто подставляй обв горсти».

И козаки всѣ, сколько ни омло ихъ, брали: у кого омлъ ковиъ, у кого чернакъ, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, у кого шанка, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знака, чтоом выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно омло, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по сеоѣ старое доброе вино и къкъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но

если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будеть сила и вина и духа.

«Я угощаю васъ, наны братья! (такъ сказалъ Бульба) не въ честь того, что вы сделали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нътъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дела великаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ выпьемъ напередъ всего за святую православную вфру: чтобы пришло, наконець, такое время, чтобы по всему свъту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы едѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годом... выходили изъ нея молодцы, одинъ одного лучше, одинъ одного краше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тёхъ внуковъ, чт были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за въру, пане-братове, за въру!»

«За въру!» загомонъли вст, стоявшие въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. «За въру!» подхватили дальние—и все, что ни было, и старое и молодое, вынило за въру

«За Сичь!» сказаль Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

«За Сичь!» отдалось густо въ переднихъ рядахъ. «За Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрененувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: «за Сичь!» И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь.

«Теперь посл'єдній глотокъ, товарищи, за славу и вс'єхъ христіанъ, какіе живутъ на св'єть'!»

И всё козаки, до последняго, выпили последній глоток за славу и всёхъ христіанъ, какіе ни есть на свёте. И долго еще повторялось по всёмъ рядамъ промежъ всёми куренями: «За всёхъ христіанъ, какіе ни есть на свёте!»

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козаки. поднявши руки: хоть весело глядьли очи ихъ всьхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти н военномъ прибыткъ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они. какъ орлы, ствшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ торъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредъльное море, усыпанное, какъ мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ прибережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернъющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ офлыми костями, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и коньями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запущенными книзу усами; будутъ, налетъвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дъло и не пропадетъ. какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ съдою но грудь бородою, а можеть, еще полный зрёлаго мужества, но бёлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажеть онъ про нихъ свое густое. могучее слово. И пойдеть дыбомъ но всему свъту о нихъ слава, и все, что ин народится потомъ, заговорить о нихъ: нбо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной міди, въ которую много повергнулъ мастеръ дорогого чистаго серебра. чтобы далече по городамъ. лачугамъ, налатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всёхъ на святую молитву.

## IX.

Въ городъ не узналъ никто, что половина запорожцевъ выступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни примътили только часовые, что потянулась часть возовъ за лвсь; но подумали, что козаки готовились едёлать засаду; то же думаль и французскій инженерь. А между тімь слова кошевого не прошли даромъ, и въ городъ оказался недостатокъ въ съйстныхъ принасахъ: но обычаю прошедшихъ въковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаковъ была туть же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чъмъ. Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою и пронюхали все: куда и зачемь отправились запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно курени, и сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что они думають дълать, - словомъ, чрезъ нъсколько уже минуть въ городъ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣлъ то по движенью и шуму въ городъ, и расторопно хлопоталъ, строилъ, раздавалъ приказы и наказы, уставилъ въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей, -родъ битвы, въ которой бывали непобъдимы запорожцы; двумъ куренямъ повелёлъ забраться въ засаду; убилъ часть поля острыми кольями, изломаннымъ оружіемъ, обломками коньевъ, чтобы при случав нагнать туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ зналь, что и безъ того крвики они духомъ-а, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ.

«Хочется ми вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все

пропало: только остались мы, спрые, да, какъ вдовица послъ крънкаго мужа, спрая такъ же. какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Ивтъ узъ святье товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и мать; но это не то. братцы: любить и звѣрь свое дитя! Но породниться родствомъ по душть, а не по крови, можетъ одинъ только человъкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи но такихъ, какъ въ Русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинъ: видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ: а какъ дойдеть до того. чтобы повёдать сердечное слово — видишь: нать! умные люди, да не тѣ: такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, - любить не то, чтобы умомъ или чёмъ другимъ, а веёмъ, чёмъ далъ Богъ. что ни есть въ теоф-а!»... сказалъ Тарасъ, и махнуль рукой, и потрясъ съдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказаль: «Ивть, такъ любить никто не можеть! Знаю, подле завелось тенерь въ землѣ нашей: думаютъ только. чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ. да были бы цалы въ погребахъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычан; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочеть говорить: свой своего продаеть, какъ продають бездушную тварь на торговомъ рынкъ. Милость чужого короля, да и не короля, а носкудная милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у последняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажъ и въ поклониичествъ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно когда-нибудь.-и ударится онъ, горемычный, объ полы руками: схватить себя за голову, проклявини громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное діло. Пусть же знають они всі. что такое значить въ Русской землѣ товарищество! Ужъесли на то пошло, чтобы умирать, такъ никому-жъ изънихъ не доведется такъ умирать! никому никому! Не хватитъ у нихъ на то мышиной натуры ихъ!»

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знатъ, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаге и лучшаго, чтò бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодъемъжизни, или хотя и не познавшаго ихъ, но много почуявщаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и, подбоченившись, выфажали наны, окруженные несмътными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они тѣсно на козацкіе таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща мѣдными досиѣхами. Какъ только увидѣли козаки, что подощим они на ружейный выстрёль, всё разомъ грянули въ семинядныя пищали и, не перерывая, все палили изъ нищалей. Далеко понеслось громкое хлонанье по всёмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ безпрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все налили, не переводя духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятеля. не могшаго понять, какъ стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летъли нули и жарко становилось дело; и когда попятились на-

задъ. чтобы посторониться отъ дыма и оглядъться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ: а у козаковъ, можеть-омть, другой-третій омль убить на всю сотню. И все продолжали налить козаки изъ инщалей, ни на минуту не давая промежутка. Самъ нноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ не виданной, гактикъ, казавши тутъ же ири всіхъ: «Вотъ бравые молодцы запорожцы! Вотъ какъ нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!» II далъ совать поворотить туть же на таборь нушки. Тяжело ревнули инпрокими горлами чугунныя пушки; дрогнула, далеко загудъвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди илощадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но целившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленныя ядра выгнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетили они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю. взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватиль себя за волосы французскій инженерь при видь такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видълъ еще издали, что обда оудетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: Выбирайтесь скоръй изъ-за возовъ и садись всякій на коня!» Но не посиъли бы сдълать то и другое козаки, если оы Останъ не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ ляхи. А тъмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолъ. Страшно глядъла она широкою пастью, и тысяча смертей глядъло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слъдомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю,—много нанесли онъ горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховъ, Немировъ,

Черниговт и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбъгать всякій день на базаръ, хватаясь за всёхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нётъ ли между ихъ одного, милейшаго всёхъ; но много пройдетъ чережь городъ всякаго войска и вечно не будетъ между ними одного, милейшаго всёхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковскаго куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всъ! Какъ закипѣлъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нътъ! Вбился онъ съ остальными своими незамайковцами въ самую середину. Въ гнввв изсвкъ въ канусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбиль одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренной атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ главную пушку. Оставилъ онъ тъхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу: такъ гді прошли незамайковцы-такъ тамъ и улица! гдв поворотили-такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ ръдъли ряды и снопами валились ляхи! А у самыхъ возовъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ возовъ Дегтяренко, а за нимъ куренной атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ, наконецъ, на неподатливаго третьяго. Увертливъ и кринокъ былъ ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнуль онъ крѣпко Дегтяренка, сбиль его на землю п уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ васъ, собакъ козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнв!»

«А вотъ есть же!» сказаль и выступиль впередъ Мосій Шило. Сильный быль онъ козакъ, не разъ атаманствоваль на морѣ и много натерпълся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ

турки у самаго Транезонта и всъхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ жельзныя ции, не давали по цильмъ недилямъ ишена и поили противной морской водою. Все выносили и вытериали обядные невольники, лишь бы не переманять православной вары. Не вытеривлъ атаманъ Мосій Шило, истоиталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную голову, вошель въ довъренность къ пашъ, сталь ключникомъ на кораблё и старшимъ надъ всеми невольниками. Много опечалились оттого бёдные невольники, ибо знали, что если свой продасть въру и пристанеть къ угнетателямъ, то тяжельй и горие быть подъ его рукой, чемь подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ и сбылось. Всъхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цёни по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ облыхъ костей жестокія веревки; всѣхъ перебиль но шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себъ такого слугу, стали пировать и. позабывъ законъ свой, всё перепились, онъ принесъ всё шестьдесять четыре ключа и роздаль невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цёни и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсемъ чудный козакъ. Иной разъ повершаль такое діло, какое мудрівшему не придумать, а въ другой, просто. дурь одолѣвала козака. Пропилъ онъ и прогулялъ все, всемъ задолжалъ на Сфин и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дёло привязали его на базарѣ къ столоў и положили возлів дубину, чтобы всякій, по міврів силь своихъ, отвёсиль ему по удару; но не нашлось такого изъ встхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ быль козакъ Мосій Шило.

«Такъ есть же такіе, которые быотъ васъ, собакъ!» сказалъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій ляхъ жельзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тѣла: зачервонѣла козацкая рубашка. Но не поглядълъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушиль его внезанно по головъ. Разлетълась мъдная шанка, зашатался и грянулся ляхъ; У Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и ужъ досталъ бы смёльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымъ. Со всъхъ сторонъ поднялось хлонанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почуялъ, что рана была смертельна. Упаль онъ, наложиль руку на свою рану и сказалъ, обратившись въ товарищамъ: «Прощайте, наны братья, товарищи! Пусть же стоить на вѣчныя времена православная Русская земля и будеть ей вѣчная честь!» И зажмурилъ ослабиня свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжаль Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертыхвисть и выступаль Балабань.

«А что, наны», сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ куренными: «есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабъла ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабъла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

И наперли сильно козаки: совсёмъ смёшали всё ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велёлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсынавшихся далеко по всему полю. Всё бёжали ляхи къ знаменамъ; но не успёли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его чрезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидёвъ то съ бокового куреня. Степанъ Гуска пустился ему на переймы, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю голову къ лошадиной шеѣ. и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку обѣими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не усиѣли отлянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копья. Только и усиѣлъ сказать оѣднякъ: «Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣки Русская земля!»... И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ сбоку козакъ Метелиця угощаетъ ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій: а у возовъ ворочаетъ врага и бъетъ Закрутыгуба: а у дальнихъ возовъ третій Писаренко отогналъ уже цълую ватагу; а ужъ тамъ, у другихъ возовъ, схватились и бъются на самыхъ возахъ.

«Что, паны», перекликнулся атаманъ Тарасъ, провхавши впереди всвхъ: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Кръпка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: «Не жаль разстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца вѣка Русская земля!» И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова душа разсказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на Русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ конья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ

своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славиће всёхъ быль походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля, — половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отилыль на всвхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдълался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитыя мѣста: изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понеслись и убъжали отъ быстръйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбъдно на Съчь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кіевскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ.— Поникнуль онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, и тихо сказаль: «Сдается мнь, паны браты, умираю хорошею смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталь конемь вдоволь, а ужь не приномню, сколькихъ досталь пулею. Пусть же цвѣтеть вѣчно Русская земля!...» И отлетвла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человѣкъ только осталось изо всего Незамайковскаго куреня; уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже усиѣло ему углубиться подъ сердце конье прежде, чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившимъ его козакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій

хозяннъ, сберегавшій его про лучшій случай въ жизни. чтобы, если приведеть Богъ на старости лътъ встрътиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вывств съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человъкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: «Благодарю Бога, что довелось миъ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послъ насъ живуть еще лучшіе, чъмъ мы, и красуется въчно любимая Христомъ Русская земля!..» II вылетъла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будеть ему тамъ. «Садись. Кукубенко. одесную Меня!» скажеть ему Христось: «ты не измѣниль товариществу, безчестнаго дела не сделаль, не выдаль въ обде человека, хранилъ и сберегалъ Мою церковь». Всъхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже радали сильно козацкіе ряды: многиха, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

«А что, паны», перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомплась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?»

«Достанеть еще, батько, пороху; годятся еще сабли: не утомилась козацкая спла; не гнулись еще козаки!»

И рванулись снова козаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потеривли. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонвли уже всюду красныя рвки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражьихъ твлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метелицу; уже голова другого Писаренка, завертввшись, захлопала очами: уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. «Ну!» сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напора ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты въ землю колья и обломки коньевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время корсунцы, стоявшіе послѣдніе за возами, увидѣвши, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ соплись и растерялись ляхи, и пріободрились козаки. — «Вотъ и наша пооѣда!» раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули пооѣдную хоругвь. Вездѣ оѣжали и крылись разоитые ляхи. — «Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ пооѣда!» сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота, и вылетьль оттуда гусарскій полкъ, краса всёхъ конныхъ полковъ. Подъ всёми всадниками были всв, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всёхъ бойчёе, всёхъ красивёе; такъ и летѣли черные волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это быль Андрій. А онь между тімь, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой несъ, красивъйшій, быстръйшій и молодшій всьхъ въ став. Атукнуль на него опытный охотникъ-и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набокъ всёмъ тёломъ, взрывая снёгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бъга. Остановился старый Тарасъ и глядёль на то, какъ онъ чистиль передъ собою дорогу, разгоняль, рубиль и сыпаль удары направо и налѣво. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: «Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?» Но Андрій не различаль, кто предъ нимъ быль, свои или другіе какіе; ничего не видель онъ. Кудри, кудри онъ видель, длинныя, длинныя кудри и подобную рачному лебедю грудь, и снажную шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ попѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, зама-

ните мнв только его!» кричаль Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрейшихъ козаковъ заманить его. И. поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо напереръзъ гусарамъ. Ударили сбоку на переднихъ, сбили ихъ, отдълили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватиль плашмя по спинъ Андрія, и въ тотъ же часъ пустились бъжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! Какъ забунтовала по всёмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетълъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего только двадцать человъкъ поспъвало за нимъ; а козаки летълн во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лъсу. Разогнался на кон' Андрій и чуть было уже не настигнуль Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: предъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всемъ теломъ и вдругъ сталъ бледенъ: такъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкою по лоу, вспыхиваеть, какъ отонь, бъщеный выскакиваеть изъ лавки и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: вмигь притихаеть бѣшеный порывъ, и упадаеть безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропаль, какъ бы не бываль вовсе, гнавъ Андрія. И видълъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

«Ну, что-жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши въ землю очи.

«Что, сынку, номогли тебф твои ляхи?»

Андрій быль безотвѣтенъ.

«Такъ продать? продать вфру? продать своихъ? Стой же, слъзай съ коня!»

Искорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

«Стой и не шевелись! Я тебя породиль, я тебя и убыю!»

сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Бледенъ, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьевъ — это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрелилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почуявшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія черты. «Чѣмъ бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, какъ подлая собака!»

«Батько, что ты сдѣлалъ! Это ты убилъ его?» сказалъ подъѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядёль мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: «Предадимъ же, батько, его честно землё, чтобы не поругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его тёла хищныя птицы».

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ у него плакальщики и утъшницы!»

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сыромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было,—какъ видитъ, скачетъ къ нему на конѣ Голокопытенко: «Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!...» Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовтузенко: «Бѣда, атаманъ, новая валитъ еще сила!...» Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ

бѣгомъ уже безъ коня: «Гдѣ ты, батьку? Ищутъ тебя козаки. Ужъ убитъ куренной атаманъ Невылычкій. Задорожній убитъ, Черевиченко убитъ; но стоятъ козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ».

«На коня. Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы застать еще козаковъ, чтобы поглядъть еще на нихъ, и чтобы они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не вытхали они еще изължсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всёхъ сторонъ лёсъ. и межъ деревьями вездё показались всадники съ саблями и коньями. «Остапъ! Остапъ! не поддавайся!» кричаль Тарасъ, а самъ, схвативши саблю на-голо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро: но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова. другой перевернулся, отступивши; угодило коньемъ въ ребро третьяго; четвертый быль поотважный, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля-вздыбиль бъщеный конь, грянулся о землю и задавиль подъ собою всадника. «Добре, сынку! Добре, Остапъ!» кричалъ Тарасъ: «вотъ я следомъ за тобою». А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бъется Тарасъ, сыплеть гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Останомъ мало не восьмеро разомъ. «Останъ! Останъ! не поддавайся!» Но ужъ одолѣваютъ Остапа: уже одинъ накинуль ему на шею аркань, уже вяжуть, уже беруть Остана. «Эхъ. Остапъ, Остапъ!» кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встръчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, Остапъ, Останъ!...» Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣщанно сверкнули предъ нимъ головы, конья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшие ему въ самыя очи. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

## X.

«Долго же я спаль!» сказаль Тарасъ, очнувшись, какъ послѣ труднаго хмельного сна, и стараясь распознать окружавшіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его члены. Едва метались предъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ, замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханію.

«Да», подумалъ про себя Товкачъ: «заснулъ бы ты, можетъ-быть, и навѣки!» Но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

«Да скажи же мнв, гдв я теперь?» спросиль опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи - жъ!» прикрикнулъ сурово на него товарищъ: «чего тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ покойно. Молчи-жъ, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣду».

Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ-жъ не было никакой возможности выбиться изъ толпы?»

«Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричитъ неугомонному новѣсѣ-ребенку. «Что пользы знать тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали,—ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простого козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ».

«А Остань?» вскричаль вдругь Тарасъ, понатужился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляшскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ вст перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, хоттлъ громко что-то сказать—и вмтсто того понесъ ченуху: жаръ и бредъ вновь овладтли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя ртчи. А между ттмъ втрный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ, схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ вст перевязки. увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикртивши веревками къ ст длу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

«Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумплись надъ твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тѣло, да бросали его въ воду. Пусть же, хоть и будеть орель высмыкать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орель, а не ляшскій, не тоть, что прилетаетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны».

Такъ говорилъ върный товарищъ. Скакалъ безъ отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственнаго въ самую Запорожскую Сфчь. Тамъ принялся онъ лючить его неутомимо травами и смачиваньями; нашелъ какую-то знающую жидовку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и наконецъ Тарасу стало лучше. Лъкарство ли, или своя желъзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то быль раненъ старый козакъ. Однакоже, замътно сталъ онъ насмуренъ и нечаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Съчи, всъ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ твхъ, которые стояли за правое діло, за віру и братство. И ті, которые отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тёхъ уже не было давно: вев положили головы, вев сгибли, кто положивъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья и безхлѣбья. среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну проналъ, не вынесши позора; и самого прежняго кошевого
уже давно не было на свѣтѣ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже давно поросла травою когда-то кинѣвшая
козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: вся перебита вдребезги посуда; нигдѣ
не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ
дорогіе кубки и сосуды—и смутный стоитъ хозяинъ дома,
лумая: «лучше-бъ и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, сѣдые бандуристы, проходя по два и по три, разславляли
его козацкіе подвиги—сурово и равнодушно глядѣлъ онъ
на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая
горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ
мой! Останъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спущены были въ Днъпръ, и Малая Азія видъла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвътущіе берега ея; видъли чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ и плававшими у береговъ. Она видъла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перевли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цёлыя кучи навозу; нерсидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими заначканныя свитки. Долго еще послѣ находили въ тёхъ мёстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залиомъ изъ всёхъ орудій своихъ разогналь, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмфстф и прибыли къ устью Днфпра съ двфнадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходиль въ луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстръляннымъ. И, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: «Останъ мой! Останъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усъ его серебрился, и слеза канала одна за другою.

И не выдержаль, наконецъ, Тарасъ: «Что бы ни было, пойду развъдать, что онъ: живъ ли онъ? въ могилъ? или уже и въ самой могилъ нътъ его? Развъдаю, во что бы ни стало!» И черезъ недъло уже очутился онъ въ городъ Умани, вооруженный, на конъ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у съдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядомъ. Онъ прямо подъвхалъ къ нечистому, запачканному домишкъ, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченныя неизвъстно чъмъ; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова жидовки въ чепцъ съ потемнъвними жемчугами.

«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

«Дома», сказала жидовка и посившила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ для коня и стопой пива для рыцаря.

«Гдь же твой жидъ?»

«Онъ въ другой свѣтлицѣ, молится», проговорила жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульо́а поднесъ къ губамъ стопу.

«Оставайся здѣсь, накорми и напой моего коня, а я пойду, поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло».

Этотъ жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружныхъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жи-

довское присутствіе въ той страпѣ. На разстояніи трехъ миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась о́ѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свётлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ, довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился, чтобы въ послёдній разъ илюнуть, по обычаю своей вёры, какъ вдругъ глаза его встрётили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двё тысячи червонныхъ, которые были обёщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себё вёчную мысль о золотё, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. «Я спасъ твою жизнь—тебя бы разорвали, какъ собаку, запорожцы—теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу!»

Лицо жида ифсколько поморщилось.

«Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?»

«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву».

«Въ Варшаву? Какъ, въ Варшаву?» сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»

«Ему, Остапу, сыну моему».

«Развѣ панъ не слышалъ, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову дають двѣ тысячи червонныхъ. Знають же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячь дамъ. Воть тебѣ двѣ тысячи сейчасъ (Бульба вы-

сыпаль изь кожанаго гамана двъ тысячи червонныхъ), а остальныя—какъ ворочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы.

«Ай. славная монета! Ай, добрая монета!» говориль онъ, вертя одинь червонець въ рукахъ и пробуя на зубахъ. «Я думаю, тотъ человькъ, у котораго панъ обобраль такіе хорошіе червонцы, и часу не прожиль на свѣть: пошель тотъ же часъ въ рѣку, да и утонуль тамъ послѣ такихъ славныхъ червонцевъ».

«Я бы не просиль тебя. Я бы самъ, можетъ-быть, нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ, да н: «Эй. ну, пошелъ, сивка!» Думаетъ панъ, что можно такъ, какъ есть, не спрятавши, везти пана?»

«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, что ли?»

«Ай, ай! А нанъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ. что въ бочкѣ горѣлка?»

«Ну, такъ и пусть думаеть, что горълка».

«Какъ? Пусть думаетъ, что горѣлка?» сказалъ жидъ и схватилъ себя объими гуками за пейсики и потомъ поднялъ кверху объ руки.

«Ну, что же ты такъ оторопѣлъ?»

«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ и скажетъ: «Жилъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть что-нибудь! Схватить жида, связать жида, отобрать всв деньги у жида, посадить въ тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на жида; потому что жида всякій принимаеть за собаку; потому что думають, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!»

«Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!»

«Не можно, панъ; ей Богу, не можно. По всей Польшѣ люди голодны тенерь, какъ собаки: рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»

«Слушай, слушай, панъ!» сказалъ жидъ, посунувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. «Вотъ что мы сдълаемъ. Теперь строятъ вездъ кръпости и замки; изъ Нъметчины прівхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпича и камней. Панъ пусть ляжетъ на днъ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и кръпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдълаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выёхалъ изъ Умани, запряженный въ двё клячи. На одной изъ нихъ сидёлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развёвались изъ-подъ жидовскаго яломка по мёрё того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дорогѣ.

## XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, этой страшной грозы предирінмчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частью для своего собственнаго удовольствія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кириичъ не нахо-

диль охотниковъ и въбхалъ безпреиятственно въ главныя городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могь только слышать шумъ. крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ нылью рысакъ, поворотилъ, сдълавши нъсколько круговъ. въ темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вмъстъ Жидовской, потому что здъсь дъйствительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернъвшие деревянные дома, со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болье мракъ. Изръдка краснъла между ними киринчная стъна, но и та уже во многихъ мастахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ ствым, обхваченый солнцемь, блисталь нестериимою для глазъ облизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ ръзкостей: трубы, трянки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швыряль на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всв чувства свои этою дрянью. Сидящій на конт всадникъ чуть-чуть не доставаль рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висъли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнъвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго оконика. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснущками по всему лицу, делавиними его похожимъ на воробынное яйцо, выглянуль изъ окна; тотчасъ заговориль съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарвчін, и Янкель тотчасъ въбхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступиль тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконець, изъ-подъ киринча, онь увидьль трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказаль, что все будеть сдълано, что его Останъ сидитъ въ городской темницъ, и хотя трудно уговорить стражей, но, однакожъ, онъ надъется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное иламя надежды,—надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

«Слушайте, жиды!» сказаль онь, и въ словахъ его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говорить, что жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщалъ двѣнадцать тысячъ червонныхъ,—я прибавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ».

«О, не можно, любезный панъ! не можно!» сказалъ со вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.

Вев три жида взглянули одинъ на другого.

«А попробовать», сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: «можеть-быть, Богъ дастъ».

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульо́а, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посовътоваться съ такимъ человъкомъ, какого еще никогда не было на

свътъ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдълаетъ, то ужъ никто на свътъ не сдълаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ. и не впускай никого!» Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрелъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проснектъ. Три жида остановились посрединъ улицы и стали говорить довольно азартно: къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и иятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды безпрестанно носматривали въ одну сторону улицы; наконецъ, въ концѣ ея изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали всъ жиды въ одинъ голосъ. Тощій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болве покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толив, и всв жиды наперерывь спвшили разсказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рфчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рвчь, часто плеваль на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовываль въ карманъ руку и вынималь какіято побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожь, долженъ быль давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началь опасаться за свою безонасность, но, вспомнивши, что жиды не могуть иначе разсуждать, какъ на улиць, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметь, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: «Когда мы да Богъ захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно».

Тарасъ поглядълъ на этого Соломона, какого еще не было на свътъ, и получилъ нъкоторую надежду. Дъйствительно, видъ его могъ внушить нъкоторое довъріе: верхняя губа у

него была, просто, страшильще; толщина ся, безъ сомивнія, увеличилась отъ посторовнихъ причинъ. Въ бородв у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонв. На лицв у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомивнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ущель вивств съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинь. Онъ быль въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствоваль въ первый разъ въ жизии безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не быль тотъ прежній, непреклонный. неколебимый, крвикій, какъ дубъ; онъ быль малодушенъ; онъ быль теперь слабъ. Онъ вздрагиваль при каждомъ шорохв, при каждой новой жидовской фигурв, показывавшейся въ концв улицы. Въ такомъ состояніи пробыль онъ, наконецъ, весь день; не влъ, не пиль, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Что? удачно?» спросиль онъ ихъ съ нетеривніемъ дикаго коня.

По прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвичать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъяломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь совсѣмъ не можно! Ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, по уже безъ нетерпънія и гитва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано. такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентарь объщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой, вей миръ! Что это за корыстный народъ! И между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю...»

«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ ръшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложение Янкеля переодъться иностраннымъ графомъ, прівхавшимъ изъ намецкой земли, для чего платье уже успълъ принасти дальновидный жидъ. Была уже ночь. Хозяннъ дома, извъстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащиль тощій тюфякь, накрытый какою-то рогожею, и разостлалъ его на лавкъ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякъ. Рыжій жидъ выпиль небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье, и, сдълавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нфсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двъ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ. онъ сидълъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу: онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одбяло свой носъ. Едва небо успъло тронуться бледнымъ предвестіємъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля. «Вставай. жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одълся онъ; вычернилъ усы, брови, надълъ на темя маленькую темную шапочку—и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болъе тридцати иятилътъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще

не ноказывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста. длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы или крытаго двора. Около тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и новоротили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это мы; слышите, паны: это мы».

«Ступайте!» говориль одинь изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принягія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который онять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. «Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей Богу, мы, ясные паны!» По никто не хотълъ слушать. Къ счастію, въ это время подошель какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнъе всѣхъ.

«Панъ, это-жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу...»

Продолженія краснор'вчиваго приказа уже не слышали наши путники. «Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, встр'вчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного изъ стра-

жей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мъсту, гдъ коридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустять ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нътъ Яна: вмъсто его стоитъ другой», отвъчалъ часовой.

«Ай, ай», произнесъ тихо жидъ: «это скверно, любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ. что дълало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. «Ваша ясновельможность! Ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это мив говоринь:»

«Вамъ, ясновельможный панъ».

«Гм... а я, просто, гайдукъ!» сказалъ трехъярусный усачъ съ повеселъвними глазами.

«А я, ей Богу, думаль, что это самъ воевода. Ай, ай, ай...» При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставиль пальцы. «Ай. какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребна. такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Что за народъ военный!» продолжалъ жидъ: «охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидятъ военныхъ... ай, ай!..» Жидъ опять покругилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустиль сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«Прошу нана оказать услугу!» произнесъ жидъ: «вотъ

князь прівхаль изъ чужого края, хочеть посмотріть на козаковъ. Онъ еще сроду не виділь, что это за народъ козаки».

Появленіе иностранных графовъ и бароновъ было въ Нольшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любонытствомъ посмотрѣть этотъ почти полуазіатскій уголъ Евроны; Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говориль онъ: «зачёмъ вамъ хочется смотрёть ихъ. Это собаки, а не люди. И вёра у нихъ такая, что никто не уважаеть».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ. которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить се. Къ счастію, Янкель въ туже минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!..» И гайдукъ уже раствориль было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видъли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца».

«Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!»

«И на что бы такъ много?» горестно сказалъ поблъднъвшій жидъ, развязывая кожаный мъщокъ свой; но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькъ не было болье и что гайдукъ далъе ста не умълъ считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

«Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Бульба: «деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ по-казать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правътеперь отказать».

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скоръе ноги, говорю я вамъ!»

«Панъ! панъ! пойдемъ, ей Богу. пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что илевать нужно», кричалъ оъдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можеть не браниться! Охъ. вей миръ, какое счастіе посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и нейсики оборвутъ, и изъ морды сдълаютъ такое, что и глядъть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болье имъла вліянія на Бульбу; она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: «пойдемъ на площадь. Я хочу посмотръть, какъ его будутъ мучить».

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Въдь намъ этимъ не помочь уже».

«Пойдемъ!» упрямо сказать Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслёдъ за нимъ.

Илощадь, на которой долженствовала производиться казнь,

не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всёхъ сторонъ. Въ тогданній грубый вікъ это составляло одно изъ занимательнийшихъ зрилицъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дівушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбонытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерического лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простанвали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всемъ на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкъ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари: но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свъть, смотрять, ковыряя нальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планъ, возлъ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичь, или казавшійся шляхтичемь, въ военномь костюмь, который надыль на себя рышительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка, да старые саноги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висъли у него на шев съ каклиъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рашительно не можно было ничего прибавить: «Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ, что вы видите, пришель за темь, чтобы посмотреть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что,

вы видите, держить въ рукахъ съкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казвить. И какъ вачветъ колесовать и другія ділать муки, то преступникъ еще будеть живъ: а какъ отрубять голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будеть кричать и двигаться, но какъ только отрубять голову, тогда ему не можно будеть ни кричать, ни фсть, ни инть, оттого что у него, душечка, уже больше не будеть головы». И Юзыся все это слушала со страхомъ и любонытствомъ. Крыши домовъ были усвяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на ченчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидъло аристократство, Хорошенькая ручка сміющейся, блистающей, какъ білый сахаръ, нанны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно илотные, глядали съ важнымъ видомъ. Холопъ. въ блестящемъ убранствъ, съ откидными назадъ рукавами. разносилъ тутъ же разные напитки и съфстное. Часто шалунья съ черными глазами, схвативши свътлою ручкою своею. ипрожное и плоды, кидала въ народъ. Толна голодныхъ рыцарей подставляла на подхвать свои шанки, и какойнибудь высокій шляхтичь, высунувшійся изъ толны евоею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушт съ почернъвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помещью динныхъ рукъ. цъловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердну и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висввини въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувини на-бокъ носъ и поднявини лапу, онъ, съ своей стороны, разсматриваль также внимательно народь. Но толна вдругъ зашумъла, и со всъхъ сторонъ раздались голоса: «Ведуть! ведуть! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ин угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья изъ дорогого сукиа износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; ова не гладъли и не кланялясь народу. Впереди всёхъ шелъ Остаиъ.

Что почувствоваль старый Тарась, когда увидёль своего Остана? Что было тогда въ его сердцё? Онъ глядёль на него изъ толны и не пророниль ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остань остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянуль на своихъ, подняль руку вверхъ и произнесъ громко: «Дай же. Боже, чтобы всё, какіе туть ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвиль ни одного слова!» Послё этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдъланные станки, и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волоса. Онф были норождение тогдашняго грубаго свирвнаго ввка, когда человфкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человъчества. Папрасно нъкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями изъ въка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мфръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націн. Но власть короля и умныхъ мевній была ничто передъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, детскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.— Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполинъ. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали неребивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толны отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стояль въ толив, потупивъ голову

п. въ то же время, гордо приподнявъ очи, и одобрительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. П повель онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомыя, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: «Батько! гдѣ ты? Слышишь ли ты все это?..»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толиы народа. Янкель побледнелъ, какъ смерть; и когда всадники немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; по Тараса уже возлё него не было: его и слёдъ простылъ.

## XII.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отрядъ, выступившій на добычу или на угонъ за татарами. Иѣтъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось териѣніе народа,—поднялась отомстить за посмѣянье правъ своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Остраница предводилъ всею несмѣтной козацкой силою. Возлѣ быль видень престарыний, опытный товарищь его и совътникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двънадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный вхали вслёдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій предводиль главное знамя; много другихь хоругвей и знаменъ развѣвались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было реастровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвеюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Дивировской и отъ всвхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмътные таборы телъгъ тянулись по полямъ. И между тѣми-то козаками, между тѣми восемью полками отборнъе всъхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ тъмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лёта, и опытность, и умёнье двигать своимъ войскомъ, и сильнъйшая всъхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмфрною его безнощадная свирѣпость и жестокость. Только огонь да висълицу опредъляла съдая голова его, и совъть его въвойсковомъ совътъ дышалъ только однимъ истребленіемъ.

Нечего описывать всёхъ битвъ, гдё показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лётописныя страницы. Извёстно, какова въ Русской
землё война, поднятая за вёру: нётъ силы сильнёе вёры.
Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди
бурнаго, вёчно-измёнчиваго моря. Изъ самой средины морского дна возноситъ она къ небесамъ непроломныя свои
стёны, вся созданная изъ одного цёльнаго, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобігущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на
нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и
ломится въ прахъ все, что ни есть на нихъ, и жалкимъ
крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ летонисныхъ страницахъ изображено подробно, какъ обжали польскіе гаркизоны изъ освобождаемыхъ городовъ: какъ были перевишаны безсовистные арендаторы-жиды: какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Инколай Потоцкійсъ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преследуемый, перетопиль онъ въ небольшой рачка лучшую часть своего войска: какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетьманъ клятвенно объщаль полное удовлетвореніе во всемь со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращение встхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкій не прасовался бы больше на шеститысячномъ своемъ аргамакъ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумъль бы на сеймахъ, задавая росконные ипры сенаторамъ, если бы не снасло его находившееся въ мастечка русское духовенство. Когда вышли навстръчу всъ поны въ свътлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукт и въ настырской митръ, преклонили козаки вев свои головы и сняли шанки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля: но противъ своей церкви христіанской не посміли и уважили свое духовенство. Согласился гетьманъ вмъсть съ полковниками отнустить Потодкаго, взявни съ него клятвенную присягу оставить на свободь всь христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ телько полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ:

«Эй, гетьманъ и полковники! не сділайте такого бабьяго діла! не вірьте ляхамъ: продадуть псяюхи!» Когда же полковой писарь подаль условіе, и гетьманъ приложилъ свою властную руку, онъ сняль съ себя чистый булатъ, дорогую турецкую саблю, изъ первійшаго желіза, разло-

миль ее на-двое, какъ трость, и кинулъ врознь далеко въ разныя стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего налаша не соединиться въ одно и не составить одной сабли, такъ и намъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свъть! Помяните же прощальное мое слово»... (при семъ словъ голосъ его выросъ, поднялся выше, принялъ невѣдомую силу—и смутились всѣ отъ пророческихъ словъ); «передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствіе и миръ; думасте, нановать станете? Будете нановать другимъ нанованьемъ: сдеруть съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набыотъ ее гречаною половою, и долго будуть видьть ее по всьмъ ярмаркамъ! Не удержите и вы, наны, головъ своихъ! пропадете въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя ствны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всвхъ живыми въ котлахъ!»

«А вы, хлопцы!» продолжаль онъ, оборотившись къ своимъ: «кто изъ васъ хочетъ умпрать своею смертью, — не по запечьямъ и бабымъ лежанкамъ, не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всѣмъ на одной постели, какъ женихъ съ невѣстою? Или, можетъ-быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксендзовъ?»

«За тобою, нане полковнику! за тобою!» вскрикнули всь, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебъжало не мало другихъ.

«А коли за мною, такъ за мною же!» сказалъ Тарасъ, надвинулъ глубже на голову себѣ шаику, грозно взглянулъ на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: «Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью! — А ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ!» И вслѣдъ затѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и иѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ остававшимся,—и гнѣвенъ былъ взоръ его. Никто

не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались всѣ и молчали долго, какъ будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщалъ. Немного времени спустя, послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетьмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣщихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избиль онъ всякой шляхты, разграбиль богатышие и лучшіе замки; распечатали и поразливали по земль козаки въковые меды и вина, сохранно сберегавшиеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. «Ничего не жалѣйте!» новторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ нанянокъ, бълогрудыхъ, свътлоликихъ дъвицъ: у самыхъ алтарей не могли спастись онъ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмёстё съ алтарями. Не однё бёлоснёжныя руки подымались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая коньями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ иламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки но Останъ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Останъ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидьло. что поступки Тараса были побольше, чёмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ нятью полками поймать непремѣнно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всъхъ преследованій: едва выносили кони необыкновенное бытство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ быль достопнъ возложеннаго порученія; неутомимо преслыдоваль онъ ихъ и настигъ на берегу Дивстра, гдф Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крыпость.

Надъ самой кручей у Дивстра-рвки видивлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кириичемъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетыть внизь. Туть-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступиль его коронный гетьмань Потоцкій. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и ръшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки и, можетъ-быть, еще разъ послужили бы имъ върно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бѣга, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: «Стой! вынала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьимъ ляхамъ!» И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травв свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ ноходахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набъжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечч. Двинулся было онъ всеми членами, но уже не посынались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» сказаль онъ, и заплакалъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Мало не тридцать человѣкъ повисло у него но рукамъ и но ногамъ. «Поналась ворона!» кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему. собакъ, лучшую честь воздать». И присудили, съ гетьманскаго разрѣшенья, сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его жельзными цанями къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отвеюду быль видень козакь, принялись туть же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядель Тарасъ, не объ огне онъ думаль, которымъ собирались жечь его: глядыть онъ, сердечный, въ ту сторону. гть отстръливались козаки: ему съ высоты все было видно. какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорье», кричалъ онъ: «горку, что за льсомъ: туда не подступять они!» Но вътерь не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ пропадутъ ни за что!» говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдъ сверкалъ Днъстръ. Радостъ блеснула въ очахъ его. Онъ увидълъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричаль: «Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налъво. У берега стоятъ челны, всъ забирайте, чтобы не было погони!»

На этотъ разъ вътеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. По за такой совътъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головъ, который переворотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой: а ужъ погоня за илечами. Видять: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. «А. товарищи! не куды пошло!» сказали всв, остановились на мигъ. подняли свои нагайки, свистнули-и татарскіе ихъ кони, отдівлившись отъ земли, распластавшись въ воздухф. какъ змфи. перелетали черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Дивстръ. Двое только не достали до ръки, грянулись съ вышины объ каменья, пропали тамъ навъки съ конями, даже не успъвни издать крика. А козаки уже илыли съ конями въ ръкъ и отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью. дивясь неслыханному козацкому дѣлу и думая: прыгать ли имъ, или нътъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной брать прекрасной полячки, обворожившей бъднаго Андрія, не подумаль долго и бросился со всьхъ силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ воздухъ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камии, пронавщаго среди пропасти, и мозгъ его, смениавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ ствнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Дивстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричаль онь имъ сверху: «вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что взяли, чортовы дяхи? Думаете, есть что-нибудь на свёть, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое православная русская въра! Уже и теперь чуютъ дальне и близкіе народы: подымется изъ Русской земли свой царь, и не будетъ въ мірт силы, которая бы не покорилась ему!...» А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву... Да развъ найдутся на свётт такіе огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубокодонныхъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякихъ иныхъ итицъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки живо плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.



### ПРИЛОЖЕНІЕ.

# ТАРАСЪ БУЛЬБА.

Редакція, напечатанная въ «Миргородъ» (1835 г.)

#### T.

«А поворотись, сынку! цуръ тео́в, какой ты смѣшной! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всѣ ходять въ академін?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульо́а двухъ сыновей своихъ, учивишхся въ кіевской бурсѣ и пріѣхавшихъ уже на домъ къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣнкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены такимъ прісмомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Постойте, ностойте», дѣти, продолжаль онъ, новорачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ свитки!\*) Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ свитокъ еще никогда на свѣтѣ не было! А ну, побѣгите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?»

«Не смъйся, не смъйся, батьку!» сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

«Фу, ты какой нышный! а отчего-жъ бы не смѣяться?» «Да такъ. Хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей Богу, поколочу!»

<sup>\*)</sup> Свиткой называется верхняя одежда у малороссіянъ.

«Ахъ. ты сякой, такой сынъ! Какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду—не посмотрю и не уважу никого».

«Какъ же ты хочешь со мною биться? развъ на кулаки?» «Да ужъ на чемъ бы то ни было».

«Ну, давай на кулаки!» говорилъ Бульба, засучивъ рукава. И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали преусердно колотить другъ друга.

«Воть это сдурвль старый!» говорила блвдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не усивышая еще обнять ненаглядныхъ двтей своихъ. «Ей Богу, сдурвлъ! Двти прівхали домой, больше году не видвли ихъ, а онъ задумалъ, Богъ знаетъ что: биться на-кулачки!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись. «Ей Богу, хорошо!.. такъ-таки», продолжалъ онъ, немного оправляясь: «хоть бы и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну. здоровъ, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ начали цъловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ; никому не спускай! А все-таки на тебъ смъшное убранство Что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стопшь и руки опустилъ?» говорилъ онъ, обращаясь къ младшему. «Что-жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?»

«Вотъ еще выдумалъ что!» говорила мать, обнимавшая между тъмъ младшаго. «И придетъ же въ голову! Какъ можно. чтобы дитя било родного отца? Притомъ будто до того теперь. дитя малое, проъхало столько пути, утомплось (это дитя было двадцати слишкомъ лътъ п ровно въ сажень ростомъ); ему бы теперь нужно опочить и поъсть чегонибудь, а онъ заставляетъ биться!»

«Э. да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. «Пе слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба—чистое поле да добрый конь, вотъ ваша нѣжба. А видите вотъ эту саблю?

воть ваша матерь! Это все дрянь, чемъ набивають васъ: п академія, п всё тё книжки, буквари и философія,—все это ка зна що, я плевать на все это!» Бульба присовокупиль еще одно слово, которое въ печати нёсколько выразительно, и потому его можно пропустить. «Я васъ на той же неделё отправлю на Запорожье. Вотъ тамъ ваша школа! вотъ тамъ только наберетесь разуму!»

«И только всего одну недѣлю быть имъ дома?» говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха-мать. «И погулять имъ. бѣднымъ, не удастся, и дому родного некогда будетъ узнать имъ, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!»

«Полно, полно, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ступай скорѣе да неси намъ все, что ни есть, на столъ. Памиушекъ, маковиковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, а прямо такъ и тащи намъ цѣлаго барана на столъ. Да горѣлки, чтобы горѣлки было побольше! Не этой разной, что съ выдумками: съ изюмомъ, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горѣлки, настоящей, такой, чтобы шипѣла, какъ бѣсъ!»

Бульба повель сыновей своихъ въ свътлицу, изъ которой иугливо выбъжали двъ здоровыя дъвки въ красныхъ монистахъ, увидъвши прітхавщихъ паничей, которые не любили спускать никому. Все въ свътлицъ было убрано во вкусъ того времени; а время это касалось XVI вѣка, когда еще только-что начинала рождаться мысль объ уніи. Все было чисто вымазано глиною. Вся ствна была убрана саблями и ружьями. Окна въ свътлицъ были маленькія, съ круглыми матовыми стеклами, какія встрачаются нына только въ старинныхъ деревянныхъ церквахъ. На полкахъ, занимавшихъ углы комнаты и сделанныхъ угольниками, стояли глиняные кувшины, синія и зеленыя фляжки, серебряные кубки, позолоченныя чарки венеціанской, турецкой и черкесской работы, зашедшіе въ світлицу Бульбы разными путями чрезъ третьи и четвертыя руки, что было очень обыкновенно въ эти удалыя времена. Линовыя скамын вопругъ всей комнаты и огромный столь посреди ся, нечь, разъёхавшаяся на полкомнаты, какъ толстая русская купчиха, съ какими-то нарисованными п'втухами на пзразцахъ, — вст эти предметы были довольно знакомы нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ почти каждый годъ домой на каникулярное время, приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней, и потому, что не было въ обычат позволять школярамъ тадитъ верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускт ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

«Ну, сынки, прежде всего выпьемъ горѣлки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: п ты, Останъ, и ты, Андрій! Дай же. Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурменовъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били! Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ бишь того звали, что латинскія вирши писаль? Я грамоты-то не слишкомъ разумѣю, то и не помню; Горацій, кажется?»

«Вишь какой батька!» подумаль про себя старшій сынь. Остапь: «все, собака, знасть, а еще и прикидывается».

«Я думаю, архимандрить», продолжаль Бульба: «не даваль вамь и понюхать горёлки. А что, сынки, признайтесь, порядочно васъ стегали березовыми да вишневыми по спинк и по всему, а можеть, такъ какъ вы уже слишкомъ разумные, то и плетюгами? Я думаю, кромъ суботки, драли васти по середамъ, и по четвергамъ?»

«Нечего, батько, вспоминать», говорилъ Останъ съ обыкновеннымъ своимъ флегматическимъ видомъ: «что было, то уже прошло».

«Теперь мы можемъ росписать всякаго», говорилъ Андрій: «саблями да списами. Вотъ пусть только попадется татарва».

«Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда такъ, то и я съ вами фду! ей Богу, фду! Какого дьявола миф здъсь ожидать? Что, я долженъ развъ смотръть за хлфбомъ да за свинарями? или бабиться съ женою? Чтобъ она пропала! Чтобъ я для ней оставался дома? Я козакъ. Я не хочу! Такъ что же, что нфтъ войны? Я такъ пофду съ вами на Запорожье, погулять. Ей Богу, фду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился и, наконецъ, разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. «Завтра же фдемъ? Зачфмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здфсь высидфть? На что намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что эти горшки?» При этомъ Бульба началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка-жена, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услышавши о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезь; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала такая скорая разлука, и никто бы не могь описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба быль упрямъ страшно. Это быль одинь изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ, и притомъ на полукочующемъ Востокъ Европы, во время праваго и неправаго понятія е земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ какимъ принадлежала тогда Украйна. Вѣчная необходимость пограничной защиты противъ трехъ разнохарактерныхъ націй—все это придавало какой-то вольный, широкій размѣръ подвигамъ сыновъ ея и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силѣ на Тарасъ Бульбѣ. Когда Баторій устроилъ полки въ Малороссіи и облекъ ее въ ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели пороговъ, онъ былъ изъ числа первыхъ полковниковъ; но при первомъ случаѣ перессорился со всѣми другими за то, что добыча, пріобрѣтенная

оть татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздълена между ими не поровну и польскія войска получили болье преимущества. Онъ, въ собраніи всёхъ, сложиль съ себя свое достоинство и сказаль: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете правъ своихъ, то пусть же васъ чортъ водить за носъ! А я наберу себъ собственный полкъ, и кто у меня вырветъ мос, тому я буду знать, какъ утереть губы.»

Дъйствительно, онъ въ непродолжительное время изъ своего же отновскаго иминія составиль довольно значительный отрядъ, который состоялъ вмёстё изъ хлёбопашцевъ и вонновъ и совершенно покорствоваль его желанію. Вообще онъ былъ большой охотникъ до набъговъ и бунтовъ; онъ носомъ слышаль, где и въ какомъ месте вспыхивало возмущение, и уже, какъ снътъ на голову, являлся на конъ своемъ. «Пу, дъти, что и какъ? Кого и за что нужно бить?» обыкновенно говориль онъ и вмѣшивался въ дѣло. Однакожъ, прежде всего, онъ строго разбираль обстоятельства, и въ такомъ только случав приставалъ, когда видвлъ, что поднявшіе оружіе дъствительно имъли право поднять его, хотя это право было, по его мненію, только въ следующихъ случаяхъ: если соседняя нація угоняла ихъ скотъ, или отрізывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшинъ и говорили передъ н :ми въ шапкахъ, или посменвались надъ православною върою-въ этихъ случаяхъ непремънно нужно было браться за саблю; противъ бусурмановъ же, татаръ и турокъ, онъ почиталь во всякое время справедливымь поднять оружіе, во славу Божію, христіанства и козачества. Тогдашнее положеніе Малороссіи, еще не сведенное ни въ какую систему, даже не приведенное въ извъстность, способствовало существованію многихъ совершенно отдъльныхъ партизановъ. Жизнь вель онъ самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить отъ рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величія, особливо, когда онъ решался защищать что-нибудь.

Бульба заранѣе утѣшалъ себя мыслыю о томъ, какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и скажетъ: «Вотъ носмотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ привелъ!» Онъ думалъ о томъ, какъ повезетъ ихъ на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны—представитъ своимъ сотоварищамъ и поглядитъ, какъ при его глазахъ они будутъ подвизаться въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое онъ почиталъ тоже однимъ изъ первыхъ достоинствъ рыцаря. Онъ вначалѣ хотѣлъ отправить ихъ однихъ, потому что считалъ необходимостью заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствія; но при видѣ своихъ сыновей, рослыхъ и здоровыхъ, въ немъ вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ его, и онъ рѣшился самъ съ ними ѣхать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать приказанія своему асаулу, котораго называль Товкачемь, потому что тотъ дѣйствительно похожъ быль на какую-то хладнокровную машину: во время битвы онъ равнодушно шель по непріятельскимъ рядамъ, расчищая своею саблей, какъ будто бы мѣсилъ тѣсто,—какъ кулачный боецъ, прочищающій себѣ дорогу. Приказанія состояли въ томъ, чтобы оставаться ему въ хуторѣ, покамѣстъ онъ дастъ знать ему выступить въ походъ. Послѣ этого пошель онъ самъ по куренямъ своимъ, раздавая приказанія нѣкоторымъ ѣхать съ собою, напонть лошадей, накормить ихъ пшеницею и подать себѣ коня, котораго онъ обыкновенно называлъ Чортомъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворѣ».

Почь еще только-что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврф, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свфжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплфе, когда былъ дома. Онъ векорф захрапфлъ, и за нимъ послфдовалъ весь дворъ. Все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захра-

ивло и заивло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болъе всъхъ напился для прівзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ. Она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклоченныя кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью: она возрастила, взлелѣяла ихъ—и только на одинъмигъ видитъ ихъ передъ собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ? Хоть бы недѣльку мнѣ поглядѣть на васъ!» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ ея когда-то прекрасное лицо.

Въ самомъ дълъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого въка. Она мигъ только жила любовью, только въ нервую горячку страсти, въ нервую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидаль ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она виділа мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуха. Да и когда виделась съ нимъ, когда они жили вместе, что за жизнь ея была? Она теривла оскорбленія, даже побои; она видъла изъ милости только оказываемыя ласки; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колорить свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвіли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всв чувства, все, что есть нажнаго, страстнаго въ женщинъ, все обратилось у ней въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дётьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ для того, чтобы не увидеть ихъ никогда. Кто знаетъ? можетъ-быть, при первой битвѣ, татаринъ срубить имъ головы, и она не будеть знать, гдв лежать брошенныя тыла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядъла она имъ въ очи, которыя всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочитъ денька на два отътздъ! Можетъ-быть. онъ задумалъ оттого такъ скоро такъ, что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный сиящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, гъ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ; ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала о снѣ. Уже кони, зачуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и малоно-малу лепечущая струя спустилась до самаго низу. Она просидѣла до самаго свѣта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка. Красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и векочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера.

«Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А гдѣ стара́?» (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). «Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть, потому что путь великій лежить!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ. Къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки съ кистями и прочими побрякушками для трубки; козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные ту-

рецкіе инстолеты были задвинуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ ихъ. Ихъ лица, еще мало загорфвинія, казалось, похоропівли и побълвли: молодые черные усы теперь какъто ярче оттвняли бълизну ихъ и здоровый, мощный цвётъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! она, какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» произнесъ, наконецъ, Бульо́а. «Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлонцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей. Минуту продолжалось общее молчаніе.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» сказалъ Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую \*), чтобы стояли всегда за вѣру Христову; а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери. Молитва матецинская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ».

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ»... далѣе она не могла продолжать.

«Ну, пойдемъ, дѣти!» сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцатипудовое бремя, потому что Бульба былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ во всѣхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда

<sup>\*)</sup> Рыцарскую.

вывхали они за ворота, она, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ нихъ съ какою-то номѣшанною, безчувственною горячностью. Ее онять увели.

Молодые козаки фхали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однакоже, съ своей стороны тоже быль нъсколько смущенъ. хотя не старался этого ноказывать. День былъ сфрый: зелень сверкала ярко: итицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, провхавши, оглянулись назадъ. Хуторь ихъ какъ будто ушель въ землю, только стояли на земль двъ трубы отъ ихъ скромнаго домика: однъ только вершины деревъ. - деревъ. по сучьямъ которыхъ они лазали. какъ бълки; одинъ только дальній лугъ еще стлался передъ ними. — тотъ лугъ, по которому они могли приномнить всю исторію жизни своей, отъ лѣтъ, когда катались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо летфвшую чрезъ него съ помощью своихъ еважихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ тельги, одиноко торчить на небь; уже равнина, которую они профхали, кажется издали горою и все собою закрыла.— Прощайте и дътство, и игры, и все, и все!

## II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда почти илачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчѣ изъ своихъ прежнихъ сотоварищей; онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зъницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьяхъ его. Они были отданы по

двінадцатому году въ кіевскую академію, нотому что всів почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитание своимъ дътямъ, хотя это делалось съ тъмъ, чтобы послъ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всв, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободь, и тамъ уже они обыкновенно ньсколько шлифовались и получали что-то общее, дёлавшее ихъ похожими другь на друга. Старшій, Останъ, началь съ того свое поприще, что въ первый годъ еще обжалъ. Его возвратили, высъкли странию и засадили за книгу. Четыре раза заканываль онь свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловъчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнънія, онъ повториль бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цёлыя двадцать лётъ и что онъ не увидить Запорожья вовъки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совътоваль, какъ мы уже видъли, дътямъ вовсе не заниматься сю. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рішительно не прикасались къ времени, никогда не примънялись и не повторялись въ жизни. Ни къ чему не могли привязать они своихъ познаній, хотя бы даже менве схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болье другихъ были невыжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дъятельность совершенно внъ ихъ учебнаго занятія. Иногда илохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, пробуждающіяся въ свіжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предпріимчивость, которая послі раз-

вивалась на Запорожьть. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кієва и заставляла всіхъ быть осторожными. Торговки. сидъвнія на базаръ, всегда закрывали руками своими инроги, бублики, съмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дътей своихъ, если только видъли проходившаго бурсака. Консулъ. долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвидомственными ему сотоварищами, имиль такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ. что могъ помъстить туда всю лавку зазъвавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдъльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академін, не вводиль ихъ въ общество и приказываль держать ихъ построже. Впрочемъ. это наставление было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жальли лозъ и плетей, и часто ликторы, но ихъ приказанію, породи самихъ консудовъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чемь крепче хорошей водки съ перцемъ: другимъ, наконецъ, сильно надобдали такія безпрестанныя иринарки, и они бъжали на Заперожье, если умъли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Останъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе. но никакъ не избавлялся отъ неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Останъ счигался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствоваль другими въ дерзкихъ предпріятіяхъобобрать чужой садь или огородь, но зато онъ быль всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріничиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случав не выдаваль своихъ товарищей. Никакія илети и розги не могли заставить его это сдълать. Онъ быль суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромв войны и разгульной ипрушки:

по крайней мере, никогда почти о другоме не думаль. Онъ быль прямодушень съ равными. Онъ имель доброту въ такомъ виде, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характере и въ тогдашнее время. Онъ душевно быль тронутъ слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брать его. Андрій, имѣль чувства нѣсколько живъе и какъ-то болъе развитыя. Онъ учился охотнъе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ быль болве изобратателенъ, нежели его братъ: чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умълъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Останъ, отложивши всякое понеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но, вмѣстѣ съ нею, душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лътъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философические диспуты. видълъ ее поминутно, свъжую, черноокую, нъжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, ивжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое илатье, облипавшее вокругь ея свёжихъ, дёвственныхъ и вивств мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ оть своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинт и любви, не отвъдавъ битвы. Вообще въ последние годы онъ реже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гда-нибудь въ уединенномъ закоулка Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядевшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынфинемъ старомъ Кіевф, гдф

жили малороссійскіе и польскіе дворяне и домы были выстроены съ нѣкоторою прихотливостью.

Одинъ разъ, когда онъ зазъвался, набхала почти на него колымага какого-то польскаго пана, и сидевшій на козлахъ возница, съ престрашными усами, хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипълъ: съ безумною смѣлостью схватиль онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановиль колымату. По кучеръ, опасаясь раздълки, удариль по лошадямь, онв рванули—и Андрій, къ счастью, успъвшій отхватить руку, шленнулся на землю, прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смехъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидълъ стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, какъ не знаю что, черноглазую и бълую, какъ снъгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солица. Она смъялась отъ всей души, и смъхъ придавалъ какую-то сверкающую силу ея ослинительной красотъ. Онъ оторопълъ: онъ глядъль на нее, совсъмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болъе замазывался. Кто бы была эта красавица: Онъ хотель было узнать отъ дворни, которая кучею, въ богатомъ убранствъ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста; но дворня подняла сміхъ, увидівши его запачканную рожу, и не удостоила его ответомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь прівхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ следующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролізъ черезъ частоколъ въ садъ, взлъзъ на дерево, раскинувшееся вътвями. униравшими въ самую крышу дома: съ дерева перелъзъ на крышу и чрезъ трубу камина пробрадся прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидила передъ свичою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человъка, что не могла произнесть ни одного слова: но когда увидила. что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смія отъ робости поворотить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлоннулся передъ ея глазами

на улицъ, смъхъ вновь овладълъ ею. И ритомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вътрена, какъ полячка, но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ поворотить рукою и быль связань, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надъла ему на голову свою блистательную діадему, пов'єсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вътреныя полячки, и которая повергла бъднаго бурсака въ еще большее смущение. Онъ представлялъ смъшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослъпительныя очи.

Раздавшійся у дверей стукъ пробудиль въ ней испугъ. Она вельла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, она кликнула свою горничную, илънную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицъ, покамъстъ быстрыя ноги не спасли его.

Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ увидѣлъ ее еще разъ въ костелѣ. Она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ, и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и, вмѣсто прекрасной, обольстительной брюнетки, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо.

Вотъ о чемъ думалъ Андрій, пов'єсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тымъ стень уже давно приняла ихъ всыхъ въ соч. Гоголя. Т. И. свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только козачьи черныя шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

«Э. э. э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?» сказалъ, наконецъ. Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: «какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ, разомъ всъ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!»

И козаки, прилегши нъсколько къ конямъ, пропали въ травъ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видъть; одна только быстрая молнія сжимаемой травы показывала бъгъ ихъ.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ неов и живительнымъ теплотворнымъ свътомъ своимъ облило степь. Все. что смутно и сонно было на душъ у козаковъ, вмигъ слетъло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы, жадныя воли.

Степь, чамъ далве, тамъ становилась прекрасиве. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое составляетъ ныньшнюю Новороссію, до самаго Чернаго моря, было зеленою дъвственною пустынею. Никогда илугъ не проходилъ по неизмъримымъ волнамъ дикихъ растеній. Одни только кони, скрывавинеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничто въ природъ не могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, но которому брызнули милліоны разныхъ цвътовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки: желтый дрокъ выскакиваль вверхъ своею инрамидальною верхушкою: бълая кашка зонтикообразными шапками пестръла на поверхности: занесенный. Богъ знаетъ, откуда колосъ ишеницы наливался въ гущъ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куронатки, вытянувъ свои шен. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ итичьихъ свистовъ. Въ небъ неподвижно стояли цълою тучею ястребы, расиластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Прикъ двигавшейся въ сторонф тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ знаетъ, въ какомъ дальнемъ озерф. Изъ

травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою. Вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!

Наши путешественники на нѣсколько минутъ только останавливались для обѣда, при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ, изъ десяти козаковъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горѣлкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. ѣли только хлѣбъ съ саломъ или коржи; пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія.—потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда наниваться въ дорогѣ,—и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась. Все пестрое пространство ея охватывалось последнимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнъло, такъ что видно было, какъ тънь перебъгала по нимъ и они становились темнозелеными; испаренія подымались гуще; каждый цвётокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрідка облати клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свьжій. обольстительный, какъ морскія волны, в'втерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался къ щекамъ. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и смѣнялась другою. Пестрые овражки выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнье. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебеля и, какъ серебро, отдавался въ воздухф. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегь, раскладывали огонь и ставили на него котель, въ которомъ варили себъ кулишъ; паръ отдълялся и косвенно дымился на воздухв. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травф спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядели ночныя звезды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, краканье— все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ ночномъ воздухѣ и доходило до слуха гармоническимъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебрянорозовымъ свѣтемъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники вхали безъ всякихъ приключеній. Нигдв не попадались имъ деревья; все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонв синвли верхушки отдаленнаго лвса, тянувшагося по берегамъ Дивпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернвышую въ дальней травъ, точку, сказавши: «Смотрите, двтки, вонъ скачетъ татаринъ!»

Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидъвши, что козаковъ было тринадцать человъкъ.

«А ну, дѣти, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте; вовѣки вѣковъ не поймаете: у него конь быстрѣе моего Чорта».

Однакожъ, Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гденибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днѣпръкинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть слѣдъ свой, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе путь.

Чрезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, служившаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло; они почувствовали о́лизость Дпѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ

горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе и, наконецъ, обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались по самой землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и чрезъ три часа плаванія были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарасъ пріосанился, стянулъ на себъ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ; молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то страхомъ и неопредъленнымъ удовольствіемъ, и всъ витстт вътхали въ предитстье, находившееся за полверсты отъ Съчи. При въвздъ, ихъ оглушили нятьдесять кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари подъ ятками сидъли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ. Армянинъ развѣсиль дорогіе платки. Татаринь ворочаль на рожнахь бараньи катки съ тъстомъ. Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, точиль изъ бочки горалку. Но первый, кто попался имъ навстръчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой срединъ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него.

«Эхъ, какъ важно развернулся! Фу, ты, какая пышная фигура!» говорилъ онъ, остановивши коня.

Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ. Закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли. Шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ, для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далье сквозь тьсную улицу, которая была загромождена мастеровыми, туть же отправлявшими ремесло свое, и людьми всьхъ націй, наполнявшихъ это предмъстье Съчи, которое было похоже на ярмарку и которое одъвало и кормило Съчу, умъвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они минули предмѣстье и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдъ не видно было забора или тъхъ низенькихъ домиковъ, съ навъсами, на тоненькихъ деревянныхъ столонкахъ, какіе были въ предмъстъп. Небольшой валъ и засъка, не храни-мые рашительно никамъ, показывали страшную безпечность. Ивсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогъ, посмотръли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мъста. Тарасъ осторожно провхаль съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» отвъчали запорожцы. На пространствѣ пяти верстъ были разоросаны толны народа. Онъ всъ собирались въ небольшія кучи. Такъ вотъ Сѣча! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крвпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выёхали на обширную площадь, гдё обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидёль запорожець безь рубашки; онъ держаль въ рукахъ ее и медленно зашиваль на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цёлая толпа музыкантовъ, въ срединё которой отплясываль молодой запорожець, заломивши чортомъ свою шайку и вскинувши руками. Онъ кричаль только: «Живе играйте, музыканты! Не жалей, Оома, горёлки православнымъ христіанамъ!» И Оома, съ подбитымъ глазомъ, мёрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старыхъ вырабатывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкан-

тамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ-присядку и били круто и крѣпко своими серебряными подковами тѣсно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толна, чѣмъ далѣе, росла: къ танцующимъ приставали другіс, и вся почти площадь покрылась присѣдающими запорожцами. Это имѣло въ себѣ что-то разительно-увлекательное. Нельзя было безъ движенія всей души видѣть, какъ вся толна отдирала танецъ, самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо міръ и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, носитъ названіе козачка.

Тарасъ Бульба крякнуль отъ нетерпѣнія, и досадуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смѣшны своею важностью, съ какою они работали ногами. Черезчуръ дряхлые, прислонившись къ столбу, къ которому обыкновенно на Сѣчѣ привязывали преступниковъ, топали и переминали ногами. Крики и пѣсни, какія только могли притти въ голову человѣку въ разгульѣ веселья, раздавались на свободѣ.

Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолунъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здравствуй, Застежка! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень!» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: «А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсытокъ?» И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ.—Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

### III.

Уже около недели Тарасъ Бульба жилъ съ сыповыями своими на Съчъ. Остапъ и Андрій мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отецъ ихъ особенно просиль опытныхъ и искусныхъ навздниковъ быть имъ руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожьъ не было никакого теоретическаго изученія или какихъ-нибудь общихъ правилъ: все юношество восинтывалось и образовывалось въ немъ однимъ опытомъ, въ самомъ нылу битвы, которыя оттого были почти безпрерывны. межутки же между ними козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой-нибудь дисциплины. Очень ръдкіе имъли примърные турниры. Они все время отдавали гульбѣ-признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сфча представляла необыкновенное явленіе. Это было какое-то безпрерывное ппршество. - балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нъкоторые занимались ремеслами. иные держали лавочки и торговали: но большая часть гуляла съ утра до вечера, особливо, если въ карманъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имъло въ себъ что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражниковъ, напивавшихся съ горя: это было, просто, какое-то бъщеное разгулье веселости. Всякій, приходившій сюда, позабывалъ и бросалъ все, что дотолв его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и съ жаромъ фанатика предавался воль и товариществу такихъ же. какъ самъ, не имъвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго пира души своей. Это производило ту бъщеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толны, лежавшей на земль, такъ были смъщны и дышали такимъ глубокимъ юморомъ, что нужно было имъть только флегматическую наружность запорожца, чтобы не сміться

отъ всей души. Это не быль какой-нибудь пьяный кабакъ, гдь беземыеленно, мрачно, искаженными чертами веселья забывается человъкъ; это былъ тъсный кругъ школьныхъ товарищей. Вся разница была только въ томъ, что, вмѣсто сиденія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набъгъ, на пяти тысячахъ коней; вмъсто луга, на которомъ производилась игра въ мячикъ, у нихъ были не охраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядель турокъ, въ зеленой чалме своей. Разница та, что вмъсто насильственной воли, соединившей ихъ въ школь, они сами собою кинули отцовь и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ своихъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шен веревка и которые, вивсто бледной смерти, увидели жизнь, и жизнь во всемъ разгуль: что здъсь были тъ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ кармант своемъ коптики; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія чтонибудь уронить. Здёсь были всё бурсаки, которые не вынесли академическихъ лозъ и которые не вынесли изъ школы ни одной буквы; но вмъсть съ этими здъсь были и ть, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Туть было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имъли благородное убъждение мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Здась было много офицерова изъ польскихъ войскъ. Вирочемт, изъ какой націи здівсь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли найти здёсь себъ работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здысь ничего, потому что даже въ предмыстье Сычи не смъла показаться ни одна женщина.

Остану и Андрію показалось чрезвычайно страннымъ. что при нихъ же приходила на Съчу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросиль ихъ, откуда они, кто они и какъ ихъ зовутъ. Они приходили сюда, какъ будто бы возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ темъ вышли. Пришединій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говориль: «Здравствуй! Что. во Христа вфруещь?»—«Вфрую», отвъчаль приходившій.— «И въ Троицу Святую въруешь:»—«Върую».—«И въ церковь ходишь:»—«Хожу».—«Л.ну. перекрестись!»—Пришедшій крестился.—«Ну, хорошо», отвізчаль кошевой: «ступай же въ который самъ знаешь курень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Стча молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотвла о поств и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмъливались жить и торговать въ предмастьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Вирочемъ. участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка. Они были похожи на тъхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что, какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегла даромъ. Такова была та Сѣча, имфвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Останъ и Андрій кинулись, со всею пылкостью юношей, въ это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и домъ отцовскій, и все, что тайно волнуеть еще свѣжую душу. Они гуляли, братались съ беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого измѣненія такой жизни.

Между тѣмъ Тарасъ Бульба начиналъ думать о томъ. какъ бы скорѣе затѣять какое-нибудь дѣло: онъ не могъ долго оставаться въ недѣятельности.

«Что, кошевой», сказалъ онъ одинъ разъ, пришедши къ атаману: «можетъ-быть, пора бы погулять запорожцамъ?»

«Негдъ погулять», отвъчаль кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ въ сторону.

«Какъ негдъ: Можно пойти въ Турещину или на Татарву».

«Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвѣчалъ кошевой, взявши опять въ ротъ трубку.

«Какъ не можно?»

«Такъ: мы объщали султану миръ».

«Да онъ вѣдь бусурменъ: и Богъ, и святое писаніе велить бить бусурменовъ».

«Не имѣемъ права. Если-бъ мы не клялись нашею вѣрою, то, можетъ-быть, какъ-нибудь еще и можно было».

«Какъ же это, кошевой? Какъ же ты говоришь, что права не имъемъ? Вотъ у меня два сына, молодые люди: имъ нужно пріучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцамъ не нужно на войну итти».

«Что-жъ дѣлать?» отвѣчалъ кошевой съ такимъ же хладнокровіемъ: «нужно подождать».

Но этимъ Бульба не былъ доволенъ. Онъ собралъ коекакихъ старшинъ и куренныхъ атамановъ и задалъ имъ пирушку на всю ночь. Загулявшись до послѣдняго разгула, они вмѣстѣ отправились на площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада и стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полѣну и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смъетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.

«Молчи! возьми свои палки да и колоти, когда тебѣ велять!» отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули—и скоро на площадь, какъ шмели, начали собираться черныя кучи запорожцевъ.

За кошевымъ отправились нѣсколько человѣкъ и привели его на площадь.

«Не бойся ничего!» сказали вышедшіе къ нему навстрѣчу старшины. «Говори міру рѣчь, когда хочешь, чтобы не было худого.—говори рѣчь объ томъ, чтобы итти запорождамъ на войну противъ бусурмановъ».

Кошевой, увидъвши, что дъло не на шутку, вышелъ на середину илощади, раскланялся на всъ четыре стороны и произнесъ: «Панове запорожцы, добрые молодцы! позволитъ ли господарство ваше ръчь держать?»

«Говори, говори!» зашумъли запорожцы.

«Вотъ въ разсуждени того теперь идетъ рѣчь, панове добродійство, — да вы, можеть-быть, и сами лучше это знаете, — что многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметь. Притомъ же, въ разсужденіи того, есть очень много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку, и сами знаете, панове, безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Вишь, онъ хорошо говорить», сказалъ писарь, толкнувъ локтемъ Бульбу. Бульба кивнулъ головою.

«Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ. Сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій—грѣхъ и сказать, что такое. Вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стонтъ Сѣча, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренніе образа безъ всякаго убранства. Хотя бы серебряную рясу кто догадался имъ выковать. Они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки. Да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Такъ я все веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами, ибо мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему».

«Вишь, проклятый! что это онъ путаетъ такое?» сказалъ Бульба писарю.

«Да. такъ видите, панове, что войны не можно начать: честь лыцарская не велитъ. А по своему бѣдному разуму вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; пусть немного пошарпаютъ берега Анатоліи. Какъ думаете, панове?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сторонъ толпа: «за вѣру мы готовы положить головы!»

Кошевой пспугался. Онъ нимало не желалъ тревожить всего Запорожья. Притомъ ему все казалось неправымъ дъломъ разорвать миръ. «Позвольте, панове, рѣчь держать!»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучшаго не скажешь».

«Когда такъ, то пусть по-вашему, только для насъ будеть еще большее раздолье. Вамъ извъстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потъшатся молодцы. А мы, вотъ видите, будемъ наготовъ, и силы у насъ будутъ свъжія. Притомъ же и татарва можетъ напасть во время нашей отлучки. Да, если сказать правду, то у насъ и челновъ нътъ въ запасъ, чтобы можно было всъмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совъщаться, и ръшили на томъ, чтобы отправить нъсколько молодыхъ людей, подъ руководствомъ опытныхъ и старыхъ.

Такимъ образомъ, всѣ были увѣрены, что они совершенно по справедливости предпринимаютъ свое предпріятіе. Такое понятіе о правѣ весьма было извинительно народу, занимавшему опасныя границы среди буйныхъ сосѣдей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары разъ десять перерывали свое шаткое перемиріе и служили обольстительнымъ примѣромъ. Притомъ, какъ можно было такимъ гулливымъ рыцарямъ и въ такой гулливый вѣкъ пробыть нѣсколько недѣль безъ войны?

Молодежь бросилась къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Нѣсколько плотниковъ явились вмигъ съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкочлени-

стые запорожцы, съ просъдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли по колъни въ водъ и стягивали ихъ съ берега кръпкимъ канатомъ. Нъсколько человъкъ было отправлено въ скарбницу на противоположный утесистый берегъ Днъпра, гдъ въ неприступномъ тайникъ они скрывали часть пріобрътенныхъ орудій и добычу. Бывалые поучали другихъ съ какимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ степенный, суровый видъ. Весь берегъ получилъ движущійся видъ, и хлопотливость овладъла дотолъ безпечнымъ народомъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Куча состояла изъ козаковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный костюмъ (у нихъ ничего не было, кромъ рубашки и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ угнетены бѣдою, или уже черезчуръ гуляли и прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Между ними отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый, лѣтъ иятидесяти человѣкъ. Онъ кричалъ сильнѣе другихъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ.

«Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!»

«Здравствуйте!» отвъчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе.

- «Позвольте, нанове запорожцы, ръчь держать!»
- «Говори!»

И толна усѣяла и обступила весь берегь.

- «Слышали ли вы. что дълается на гетьманщинъ?»
- «А что?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.
- «Такія діла ділаются, что и разсказывать нечего».
- «Какія же діла?»
- «Что и говорить! И родились, и крестились, еще не видали такого», отвѣчалъ приземистый козакъ, поглядывая съ гордостью владѣющаго важной тайной.

«Ну. ну. разсказывай, что такое!» кричала въ одинъ голосъ толна.

«А розвѣ вы, нанове, до сихъ поръ не слыхали?»

«Ивть, не слыхали».

«Какъ же это? Что-жъ, вы развѣ за горами живете, или татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши ваши?»

«Разсказывай! Полно толковать!» сказали нѣсколько старшинъ, стоявшихъ впереди.

«Такъ вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святыя, какъ шинки, на аренды?»

«Нѣтъ».

«Такъ вы не слышали и про то, что уже христіанину и пасхи не можно ѣсть, покамѣстъ разсобачій жидъ не положить значка нечистою своею рукою?»

«Ничего не слышали!» кричала толпа, подвигаясь ближе.

«И что ксендзы вздять изъ села въ село въ таратайкахъ, въ которыхъ запряжены—пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то, просто, православные христіане. Такъ вы, можетъ-быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочетъ, чтобъ мы кинули и въру нашу христіанскую? Вы, можетъ-быть, не слышали и объ томъ, что уже изъ поновскихъ ризъ жидовки шьютъ себѣ юбки?»

«Стой, стой!» прерваль кошевой, дотоль стоявшій, углубивши глаза вы землю, какъ и всь запорожцы, которые вы важныхы ділахы никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тымь вы тишинь совокупляли вы себы всю жельзную силу негодованія. «Стой, и я скажу слово. А что-жы вы, врагы бы поколотиль вашего батька, что-жы вы? развы у васы сабель не было, что-ли? Какы же вы попустили такому беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію!» отвічаль приземистый козакъ. «А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ лях въ, да еще къ тому и часть гетьманцевъ приняла ихъ віру».

«А гетьманъ вашъ, а полковники что дёлали?»

«Э, гетьманъ и полковники! А знаете, гдѣ теперь гетьманъ и полковники?»

«Гдѣ?»

«Полковниковъ головы и руки развозять по ярмаркамъ,

а гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, и до сихъ поръ лежить еще въ Варшавѣ».

Содроганіе пробъжало по всей толив; молчаніе, какое обыкновенно предшествуєть бурь, остановилось на устахь всьхь, и, мигь посль того, чувства, подавляемыя дотоль въ душь силою дюжаго характера, брызнули цълымъ потокомъ ръчей.

«Какъ, чтобы нашу Христову вѣру гнала проклятая жидова! чтобы этакое дѣлать съ православными христіанами! чтобы такъ замучить нашихъ! да еще кого? полковниковъ и самого гетьмана! Да чтобы мы стерпѣли все это? Нѣтъ. этого не будетъ!» Такія слова перелетали во всѣхъ концахъ обширной толпы народа.

Зашумѣли запорожцы и разомъ почувствовали свои силы. Это не было похоже на волненіе народа легкомысленнаго. Тутъ волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе. Они раскалялись медленно, упорно, но за то раскалялись чтобы уже долго не остыть.

«Какъ, чтобы жидовство надъ нами пановало! А ну, паны братцы, перевѣшаемъ всю жидову! Чтобы и духу ея не было!» произнесъ кто-то изъ толиы. Эти слова пролетѣли молніей, и толиа ринулась на предмѣстье, съ сильнымъ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъюбки своихъ жидовокъ, но неумолимые, безпощадные мстители вездѣ ихъ находили.

«Ясневельможные паны!» кричалъ одинъ высокій и тощій жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ: «ясневельможные паны! мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Пу. пусть скажуть!» сказаль Бульба, который всегда любиль выслушать обвиняемаго.

«Исные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ пановъ еще

никогда не видывано.—ей Богу, еще никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ...» Голосъ его умиралъ и дрожалъ отъ страха.—«Какъ можно. чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! ей Богу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ что: то такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты. Шмуль?»

«Ей Богу, правда!» отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ яломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжаль высокій жидь: «не соглашались съ непріятелями. А католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами какъ братья родные»...

«Какъ? чтобъ запорожцы были съ вами братья?» произнесъ одинъ изъ толпы. «Не дождетесь, проклятые жиды! Въ Диъпръ ихъ, панове, всъхъ потопить поганцевъ!

Эти слова были сигналомъ: жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалкій крикъ раздался со всёхъ сторонъ; но суровые запорожцы только смёялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ. Бёдный высокій ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бёду, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясневельможный панъ! я зналъ и брата вашего покойнаго Дороша. Какой былъ славный воинъ! Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ илёна у турковъ».

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.

«Ей Богу, зналъ! Великодушный былъ панъ».

«А какъ тебя зовуть?

«Янкель».

«Хорошо, я тебя проведу». Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что раздавшійся бой литавровъ возвѣстиль собраніе рады. Песмотря на свою печаль и сокрушеніе о случившихся на Украйнѣ несчастіяхъ, онъ быль нѣсколько доволенъ представлявшимся широкимъ раздольемъ для подвиговъ, и притомъ для подвиговъ такихъ, которые представляли ему мученическій вѣнецъ по смерти.

п.Вся Старшины, куренные атаманы, по короткомъ совъщадь. Старшины, куренные атаманы, по короткомъ совъщаній рышли на томъ, чтобы итти съ войскомъ прямо на Польшу, такъ какъ оттуда произошло все зло,—желая внеститопустощение въ землю непріятельскую и предвидя себт при этомъндобыну.

-Инвен Сти вдругъ преобразилась. Вездъ были только слышны пробная стральба изъ ружей, бряканье саблей, скриць тельнь всен подпоясывалось, облачалось. Шинки билинзаперимени одного человъка не было пьянаго. Необывновенная двятельность смвнила вдругь необыкновенную посты жошевой вырось на целый аршинь. Это ужек непонатога робкій исполнитель вытреных желаній вольналопнародафиято быль цеограниченный повелитель; это быль пояти дегноты, умавний только повелавать. Всв своевольные йінтуланвые рыцары стройно стояли въ рядахъ, ночтиченьное опучных І головы, вне смыя поднять глазь, когда онь раздаваль повельнія шихо, съ разстановкою, какъ глубонно знающий повософилонинужение вы нервый разъ приводившій еготвъзнополненіст Введеревянной небольшой церкви служиль священний молебень, покропиль вскую святою водою; всв цвловали вреств. Такионцио веспир

Когда все напорожейоствойско вышлю изъ Свин, головы всвук обратились назадъ. «Прощай, нашалмать!» сказали почти всв въ одно слово. «Пусть же тебя хранить Богь отъявинизморийсскастим» сказа.

. Проходинпредиволю, Тарась Бульба увидель съ изумленіемъ, чтопжидокъ ещо ужемраскинуль свою давочку и продаваль какіс-то кремешки и всикую дрянь. «Дурень, что

ты здёсь сидишь?» сказалъ онъ ему: «развё хочешь, чтобы тебя застрёлили, какъ воробья?»

«Молчите», отвѣчалъ жидъ: «я пойду за вами и войскомъ и буду продавать провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще никогда никто не продавалъ. Ей Богу, такъ! Вотъ увидите».

Бульба пожаль плечами и отъёхаль къ своему отряду.

### IV.

Скоро весь польскій юго-западъ сділался добычею страха; вездв только и слышно было про запорожцевъ. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы съ лица земли. Арендаторы-жиды были вѣшаны кучами, вмѣстѣ съ католическимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустыя пространства. Нигдъ не смълъ остановить ихъ отрядъ польскихъ войскъ: они были разсъваемы при первой схваткъ. Ничто не могло противиться азіатской атак' ихъ. Прелать, находившійся тогда въ Радзивиловскомъ монастыр'в, прислаль отъ себя двухъ монаховъ съ представленіемъ, что между запорожцами и правительствомъ существуетъ согласіе, и что они явно нарушають свою обязанность къ королю, а вмѣстѣ съ темъ и народныя права. «Скажи епископу отъ лица всѣхъ запорожцевъ», сказалъ кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуриваютъ». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядели сквозь разделявшіяся волны огня. Бегущія толны монаховъ, солдатъ, жидовъ наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произволъ непріятеля.

Одинъ только городъ Дубно не сдавался. Этимъ были раздражены всё чины, въ числё которыхъ занималъ не послёднее мёсто Тарасъ Бульба. Они положили взять его голодомъ. Толны вольныхъ наёздниковъ облегли со всёхъ сторонъ его стёны, расположились вмёстё съ своими обозами,

которые всегда почти за ними следовали. Жители съ небольшимъ числомъ войскъ рашились вытериать возможную степень бъдствія и не сдаваться ни въ какомъ случав. Запорожцы удвоили наблюденіе, чтобы никакое вспомоществованіе не могло прійти въ городъ, играли въ четь и нечетъ, курили люльки и съ убійственнымъ хладнокровіемъ смотръли на городскія стѣны. Прошло двѣ недѣли и, несмотря на то, что они свои вольные набъги гораздо болъе предпочитали осадамъ городовъ, однакожъ, ничто не могло преодольть ихъ терпънія. — Молодые, попробовавшіе битвъ и опасностей, сторали нетеривніемь, и въ числв ихъ были наши герои Остапъ и Андрій, вдругъ пріобрѣвшіе опытность въ военномъ дѣлѣ, пылкіе, исполненные отваги, желавшіе новыхъ встрічь, жадные узнать новыя эволюціи и варіаціи войны и показать свое ум'вніе играть опасностями. Останъ, казалось, только на то и созданъ былъ, чтобы гулять въ въчномъ пиръ войны. Онъ теперь уже казался чъмъ-то атлетическимъ, колоссальнымъ. Его движенія пріобрѣли крѣпкую увѣренность, и всѣ качества его, прежде незам'втныя, получили разм'връ шире и казались качествами мощнаго льва. Андрій также погрузился весь въ очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединяются въ такой обольстительной, страшной прелести, какъ въ битвъ.

Этотъ долгій роздыхъ, который они имѣли подъ стѣнами города, имъ не нравился. Андрій сидѣлъ долго возлѣ обоза своего, тогда какъ уже всѣ запорожцы спали, кромѣ нѣкоторыхъ, стоявшихъ на сторожѣ. Ночь, іюньская прекрасная ночь, съ безчисленными звѣздами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрѣлище: со всѣхъ сторонъ, волизи и вдали, были видны зарева горѣвшихъ деревень. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ мѣстѣ оно, встрѣтивъ что-то горючее, вдругъ вырвавшись вихремъ, свистѣло и летѣло вверхъ подъ самым звѣзды, и оторванныя охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами.

Въ одномъ мъстъ обгорълый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескъ мрачное свое величіе. Въ другомъ мъстъ горало новое зданіе, потопленное въ садахъ. Деревья шиивли и покрывались дымомъ; иногда сквозь нихъ просввчивалась лава огня, и гроздія грушь, обвёсившихь вётви, принимали цвътъ червоннаго золота; даже видны были издали сливы, получившія фосфорическій, лилово-огненный цвътъ; и среди этого всего иногда чернъло висъвшее на стънъ зданія тъло бъднаго жида или монаха, погибавшее вмъстъ со строеніемъ въ огнъ. Надъ нимъ вились вдали итицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ, въ видъ едва замътныхъ крестиковъ на огненномъ полъ. Среди тишины одни только спутанные кони производили шумъ, и звонкое ихъ ржаніе отдавалось съ раскатами, нісколько разъ повторявшимися дребезжащимъ эхомъ.

Онъ глядель безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдругъ почувствовалъ какъ будто присутствіе чегото; ему казалось, какъ будто возлѣ него кто-то стоялъ. Онъ оглянулся и въ самомъ дёлё увидёлъ стоявшую подлё себя женщину. Смуглыя черты лица ея и азіатская физіогномія показались ему какъ-то знакомыми. Онъ сталъ глядёть пристальнье: такъ, это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенскаго воеводы. Онъ встрепенулся. Сердце сильнымъ ударомъ стукнуло въ его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубинъ ея, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ бытомъ, - все это всилыло разомъ на поверхность, потопивши въ свою очередь настоящее; вся гордая сила, сила юности, зажглась вдругъ самымъ томительнымъ приливомъ безпокойства нестерпимаго и страстнаго. Вопросы потокомъ излились изъ его груди: «Откуда? какъ? гдв твоя панна? какъ ты явилась здёсь? что это значить? Говори, не мучь меня!»

«Тише, ради Бога, тише!» говорила татарка, и закуталась въ козацкій кобенякъ, который было сбросила съ себя.

«Панна узнала васъ между запорожцами. Она въ городъ». «Милосердый Інсусъ! она здъсь? Что ты говоришь? Она въ городъ?»

Татарка кивнула утвердительно головою.

- «Что-жъ она? говори, говори! Что-жъ ты молчишь?»
- «Она другой день уже ничего не вла».
- «Какъ!»

«Ни у одного изъ жителей въ городѣ нѣтъ ни куска хлѣба. Всѣ давно уже ѣдятъ одну землю».

«Спаситель Іпсусъ! И вы до сихъ поръ не сдѣлали ни одной вылазки?»

«Нельзя: запорожцы кругомъ облегли стѣны. Одинъ только потаенный ходъ и есть; но на томъ самомъ мѣстѣ стоятъ ваши обозы, и если только узнаютъ этотъ ходъ, то городъ уже вашъ. Панна приказала мнѣ все объявить вамъ, потому что вы не захотите измѣнить ей».

«Боже, пзмънить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мнъ не умереть только до того часа!» Вся грудь его была проникнута самымъ пронзительнымъ остріемъ радости. Онъ со вежмъ ныломъ поспъшности бросился по угламъ шатра своего, началъ вытаскивать все, что только могъ найти съвстного, и скоро два небольшіе мішка были нагружены ишеномъ и сухарями. Онъ далъ ихъ въ руки татаркъ, закуталъ ее плащомъ и приказалъ сказать панив, что онъ скоро будеть самъ. Онъ велёль татаркъ, отнесши принасы, ожидать его прихода. Онъ теперь думалъ только, какъ бы безопаснве провести ее до мвста, гдв быль скрыть подземный ходъ. Этотъ хоть былъ подъ самымъ возомъ, наполненнымъ военными снарядами. Къ счастію его, запорожцы, по обыкновенной своей безпечности, всв спали мертвецки. Тихо шель онь съ нею рука объ руку и, желая обойти спящихъ, толкнулъ ее нечаянно локтемъ: кобенякъ слетвлъ, и зарево яркимъ блескомъ освътило ея бълое илатье. «Спаситель, она открыта! Все пропало». Онъ со страхомъ и мертвою, убитою душою новель глазами вокругь. Боже, какое счастіе! даже зоркій сторожь, стоявшій на самомь опасномъ постѣ, спалъ, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крѣпче въ кобенякъ, полѣзла подъ телѣгу; небольшой четвероугольникъ дерну приподнялся—и она ушла въ землю.

Торопливо онъ воротился къ своему мъсту, желая обсмотръть хорошенько, всъ ли спять и все ли спокойно.

«Андрій!» сказаль въ это время, поднявши голову, старый Бульба: «какая это къ тебѣ татарка приходила?»

Если бы кто-нибудь въ то время посмотрѣлъ на Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго изъ могилы.

«Эй, смотри, сынъ! ей Богу, отдѣлаю тебя батогомъ такъ, что до преставленія свѣта будетъ болѣть спина! Бабы не доведуть тебя до добра».

Сказавши это, Бульба,—или быль утруждень заботами, или занять какимъ-нибудь важнымъ планомъ, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была изъ города, а признавъ ее за какую-нибудь бѣглянку изъ села, съ которою сынъ его свелъ интригу,—какъ бы то ни было, только онъ поворотился на другую сторону и заснулъ.

Андрій отдохнуль. Съ трепещущимъ сердцемъ бросился онъ къ обозамъ, обшариль, гдѣ только было съѣстное, нагрузиль мѣшки и неизмѣримыя шаровары свои, и, во все продолженіе этого, сердце его млѣло, духъ занимался и, казалось, улеталъ при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще разъ осмотрѣлся онъ вокругъ, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни міра, и поползъ подътелѣгу. Небольшое отверстіе вдругъ открылось передъ нимъ и снова за нимъ захлопнулось.

Онъ вдругъ очутился въ совершенной темнотѣ. Онъ чувствовалъ подъ ногами своими ступени, идущія внизъ; ктото схватилъ его за руку. Они шли долго; наконецъ, ступени прекратились, подъ нимъ была гладкая земля. Свѣтъфонаря блеснулъ въ подземномъ мракѣ.

«Теперь идите прямо», говорилъ ему голосъ: это была татарка.

Коридоръ шелъ подъ городской ствною и оканчивался

такою же лъстиниею вверхъ. Наконецъ, онъ очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархиваль утренній вътеръ. Ни одна труба не дымилась. Мертвый видъ города прерывался слабыми бользненными стонами, которые не могли не поразить его. На стражь стояли часовые, блъдные. какъ смерть: это были больше привиденія, нежели люди. Среди самой дороги попался имъ самый ужасный, поразительный предметь: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнемъ издыханіи, стиснувшая зубами изсохшую свою руку. Содрогнувшись, спфшиль онъ вельдъ за татаркою: онъ летьлъ всьми чувствами видьть ту, за счастіе которой онъ готовъ быль отдать всю жизнь. Онъ взобжаль на крыльцо; онъ взощель въ комнату. Вездъ была тишина: все или спало, утомленное страданіемъ, или безмолвно мучилось. Онъ вступилъ на порогъ спальни. О, какъ замерло его сердце! Какъ замлълъ онъ весь, когда оно ему сказало, что черезъ секунду, чрезъ молнію мига, онъ ее увидитъ!

И онъ ее увидълъ, увидълъ ту, которая когда-то была беззаботна, весела, вътрена, шаловлива, которая когда-то надъвала на него серьги и убирала его своими прекрасными. легкими, какъ крылья мотыльковъ, убранствами. Онъ опять увидълъ ее. Она сидъла на диванъ, подвернувши подъ себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была блѣдна, но бѣлизна ея была пронзительна, какъ сверкающая одежда серафима. Гебеновыя брови, тонкія, прекрасныя, придавали что-то стремительное ея лицу, обдающему священнымъ тренетомъ сладкой боязни въ первый разъ взглянувшаго на нее. Ръсницы ея, длинныя какъ мечтанія, были опущены и темными тонкими иглами виднались разко на ея небесномъ лица.-Что это было за созданіе! И это созданіе, которое, казалось, для чуда было рождено среди міра, къ ногамъ котораго повергнуть весь міръ, всь сокровища казалось малою жертвою, это небесное созданіе теритьло голодъ и все, что есть горькаго для жителей земли. Заплъсневълая корка хлъба, лежавшая на золотомъ блюдѣ, какъ драгоцѣнность, показывала, что еще недавно здѣсь было чувствуемо все свирѣиство голода. Услышавши шумъ, она приподняла свою голову и обратила къ нему взглядъ долгій, сокрушительный. Онъ опять, казалось, исчезнулъ и потерялся. Лицо ея съ перваго раза ему показалось какъ будто другимъ: въ немъ были прежнія черты, но въ немъ же заключалась бездна новыхъ, прекрасныхъ, какъ небеса. Этотъ признакъ безмолвнаго страданія, этотъ болѣзненный видъ... о, какъ она была лучше прежняго! Онъ бросился къ ногамъ ея, приникъ и глядѣлъ въ ея могучія очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ея устахъ, и въ то же время слеза, какъ брильянтъ, повисла на ея рѣсницѣ.

«Царица!» сказалъ онъ: «что для тебя сдѣлать? чего ты хочешь?»

Она смотрѣла на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. Съ пожирающимъ пламенемъ страсти покрылъ онъ ее поцѣлуями.

«Нѣтъ, я не пойду отъ тебя! Я умру возлѣ тебя! Пусть же у ногъ твоихъ, пожираемый голодомъ, я умру, какъ и ты, моя панна! И за смерть, за сладкую смерть у твоихъ ногъ, ничего не хочу!»

«А твои товарищи, а твой отецъ? Ты долженъ итти къ нимъ», говорила она тихо. Уста ея еще долго шевелились безъ словъ, и глаза ея, полные слезъ, не сводились съ него.

«Что ты говоришь!» произнесъ Андрій со всею силою и крѣпостью воли. «Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросиль для тебя только то, что легко бросить! Нѣтъ, моя панна! нѣтъ, моя прекрасная! Я не такъ люблю: отца, брата, мать, отчизну,—все, что ни есть на землѣ, все отдаю за тебя, все! Прощай! Я теперь вашъ! я твой! Чего еще хочешь?»

Она склонилась къ нему головою. Онъ почувствоваль, какъ электрически-пламенная щека ея коснулась его щеки, и лобзаніе,—у, какое лобзаніе!—слило уста ихъ, прики-пъвшія другь къ другу.

# V.

«Пане!» сказалъ жидъ Янкель, высунувъ свой яломокъ въ шатеръ, гдъ сидълъ Бульба. Это былъ тотъ самый Янкель, котораго онъ избавилъ отъ смерти и который теперь маркитанствовалъ и шпіонничалъ при запорожскомъ войскъ. «Пане, знаете ли, что дълается?»

«А что?»

«Идетъ пятнадцатъ тысячъ войска польскаго и пушки везутъ».

«Били двадцатерыхъ, побьемъ и пятнадцать!» отвъчалъ Бульба.

«А знаете ли, еще что дълается?»

«А что?»

«Вашъ сынъ Андрій, ой, вей миръ, что это за славный рыцарь!..»

«Hy?»

«Онъ теперь держитъ сторону Польши».

«Какъ!» подхватиль Бульба, вскочивши: «чтобы дитя мое... чтобы мой сынъ... Да я тебя убыю, проклятый жидъ! Врешь ты, чортово племя!»

«Ай, ай! какъ можно, чтобы я вралъ! Пусть отцу моему не будетъ счастья на томъ свътъ, если я вру!»

«Какъ! чтобы сынъ Тараса Бульбы да посягнулъ на такое пъло!»

«Далибугъ. ей же Богу, такъ!»

«Чтобы онъ продалъ Христову вѣру и отчизну!»

«Далибугъ, такъ. Я его видѣлъ самъ собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесять червонныхъ стоятъ однѣ латы... богатыя латы: всѣ въ золотѣ. А если бы вы увидѣли, какъ онъ славно муштруетъ солдатами!»

Тарасъ Бульба былъ пораженъ, какъ громомъ. «Ты путаешь, проклятый Іуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало въру. Если бы онъ былъ турокъ или нечистый жидъ... Нътъ, не можетъ онъ такъ сдълать! ей Богу, не можетъ!»

Но. однакоже, онъ вспомнилъ, что уже два дня, какъ его не видалъ; онъ вспомнилъ про татарку, появившуюся въ его ставкъ, и глаза его сверкнули. Ярость, ярость желъзная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лицъ. «Вишь, чортова дътина, ты таки свое взяла! Породилъ же тебя чортъ, на позоръ всему роду».

Съ лицомъ, разгорѣвшимся отъ гнѣва, онъ вышелъ изъ ставки и далъ приказъ сѣдлать коней.

Между тымь кошевой раздаваль повелынія оть себя быть встив въ готовности и не позволять никакимъ образомъ осажденнымъ соединиться съ приближавшимися польскими войсками. Непріятельскихъ войскъ было, однакоже, болве нежели пятнадцать тысячь. Кошевой вмѣстѣ съ совѣтомъ старшинъ рѣшили на томъ, чтобы усилить болѣе ту линію, которая обращена къ непріятелю. Черезъ это ціпь съ противоположной стороны города ослабела, и хотя польскія войска были отбиты съ перваго раза, и притомъ съ большимъ урономъ, но отрядъ, остававшійся въ городѣ, рѣшился воспользоваться малочисленностью прикрытія, и, действительно, сдёлавши вылазку, прорвался черезъ цёнь и успёль соединиться почти въ виду запорожцевъ. Бульба рвалъ на себѣ волоса съ досады, что уже невозможно было уморить ихъ всёхъ голодомъ. Запорожцы едвинулись въ густую непроломную ствну: маневръ, всегда доставлявшій имъ существенную выгоду, потому что тактика ихъ соединяла азіатскую стремительность съ европейскою крупостью. Непріятель, несмотря на то, что быль вдвое сильнее, не быль въ силахъ удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарасъ Бульба занималь одно изъ главныхъ начальствъ, и три коронные полка, не въ состояніи будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бътству, какъ вдругъ онъ обратилъ всв силы свои совершенно въ другую сторону.

Онъ завидѣлъ въ сторонѣ отрядъ, стоявшій, повидимому, въ засадѣ. Онъ узналъ среди его сына своего Андрія. Онъ отдалъ кое-какія наставленія Остапу, какъ продолжать дѣло,

а самъ, съ небольшимъ числомъ, бросился, какъ бъщеный. на этотъ отрядъ. Андрій узналь его издали, и видно было издали, какъ онъ весь затрепеталъ. Онъ, какъ подлый трусъ, спрятался за ряды своихъ солдать и командоваль оттуда своимъ войскомъ. Силы Тараса были немногочисленны: съ нимъ было только восемнациать человъкъ; но онъ ринулся съ такимъ свирвиствомъ, съ такимъ сверхъестественнымъ стремленіемъ, что ряды уступали со страхомъ передъ этимъ разгивваннымъ вепремъ. Врядъ ли тогда его можно было съ чъмъ-нибудь сравнить. Шапки давно не было на его головь: волосы его развывались, какъ пламя, и чубъ, какъ змѣя, раскидывался по воздуху: бѣшеный конь его грызъ и кусаль коней непріятельскихь, дорогой акшаметь быль на немъ разорванъ; онъ уже бросилъ и саблю, и ружье, и размахиваль только одной ужасной, непомфрной тяжести. булавой, устянной мъдными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свиренство, чтобы извинить трусость Андрія, чувствовавшаго свою душу не совствы чистою. Бледный, онъ видель, какъ гибли и разстивались его поляки; онъ видълъ, какъ последние. окружавшіе его, уже готовы были біжать; онъ виділь, какъ уже накоторые, поворотивши коней своихъ, бросали ружья. «Спасите!» кричаль онъ. отчаянно простирая руки: «куда бъжите вы? Глядите: онъ одинъ!»

Опомнившіеся вонны на минуту остановились и въ самомъ дѣлѣ ободрились, увидѣвши, что ихъ гонитъ только одинъ съ тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять противъ такой отчаянной воли.

«Натъ. ты не уйдешь отъ меня!» кричалъ Тарасъ, настигая бъгущихъ. начинавшихъ думать, что они имъютъ дъло съ самимъ дъяволомъ.

Отчаянный Андрій сділаль усиліе обжать, но поздно: ужасный отець уже быль передь нимь. Безнадежно онь остановился на одномъ мість. Тарасъ оглянулся: уже никого не было позади его, всі сотоварищи его полегли въ разныхъ містахъ поля. Ихъ только было двое. «Что, сынку?» сказаль Бульба, глянувши ему въ очи. Андрій быль безотвѣтень.

«Что̀, сынку?» повторилъ Тарасъ: «помогли тебѣ твои ляхи?»

Андрій не произнесъ ни слова; онъ стоялъ, какъ осужденный.

«Такъ продать, продать вѣру? Проклятъ тотъ и часъ, въ который ты родился на свѣтъ!»

Сказавши это, онъ глянулъ съ какимъ-то изступленно-сверкающимъ взглядомъ по сторонамъ.

«Ты думаль, что я отдамъ кому-нибудь дитя свое? Нѣтъ! Я тебя породиль, я тебя и убыю! Стой и не шевелись, и не проси у Господа Бога отпущенія: за такое дѣло не прощаютъ на томъ свѣтѣ!»

Андрій, блѣдный какъ полотно, прошенталъ губами одно только имя; но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарасъ отступилъ на нѣсколько шаговъ, снялъ съ плеча ружье, прицѣлился... выстрѣлъ грянулъ...

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное желѣзо, повисъ онъ головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и думалъ: предать ли тѣло измѣнника на расхищеніе и поруганіе, чтобы хищныя птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтыя кости, или честно погребсти въ землѣ?

Въ это время подъёхалъ Останъ. «Батько!» сказалъ онъ. Тарасъ не слышалъ.

«Батько, это ты убиль его?»

«Я, сынку!»

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрекъ. Онъ бросился обнимать своего товарища и спутника, съ которымъ двадцать лѣтъ они росли вмѣстѣ, жили пополамъ.

«Полно, сынку, довольно! Понесемъ мертвое тѣло, похоронимъ!» сказалъ Тарасъ, который въ то время сжалъ въ груди своей подступавшее ѣдкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечахъ въ обгорелый лесъ. стоявшій въ тылу запорожскихъ войскъ, и вырыли саблями и коньями яму.

Тарасъ оставиль копье и взглянуль на трупъ сына. Онъ быль и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобъдимаго для женъ очарованія, еще сохраняло въ себъ слъды ихъ; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттъняли его поблъднъвшія черты.

«Чѣмъ бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина. и рука была крѣпка въ бою—пропалъ! пропалъ безъ славы!...»

Трупъ опустили, засыпали землею, и черезъ минуту уже Тарасъ размахивалъ саблею въ рядахъ непріятельскихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Разница была въ томъ только, что онъ теперь бился съ большимъ изступленіемъ, сгорая желаніемъ отомстить смерть сына. Прибывшій въ то время его собственный полкъ, подъ начальствомъ Товкача, доставилъ ему значительный перевъсъ. Онъ. наконецъ, узналъ. кто быль виною отступничества его сына, и положиль, во что бы ни стало, взять городъ. И онъ бы исполнилъ это: свирыный, онъ бы протекъ, какъ смерть, по его улицамъ; онъ бы вытащиль изъ замка ее своею жельзною рукою, ее, обворожительную, ифжную, блистающую; свирфио повлекъ бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ея голубинаго горла... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

## VI.

Въ запорожское войско пришло извѣстіе, что Сѣча взята, разорена татарами и большая часть остававшихся запорожцевъ забрана въ плѣнъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими пушками. Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищниковъ на возвратной ихъ дорогѣ и перехватить добычу, потому что, тремя недѣлями

позже, уже этого сдълать было невозможно, и плѣнные козаки могли вдругъ очутиться на рынкахъ Великой Азіи. Кошевой положилъ, и мнѣніе его подкрѣпили прочіе чины, итти на помощь немедленно, разсуждая, что уже довольно они отомстили за измѣну полякамъ и смерть гетьмановъ, и что опустошенныя поля будутъ помнить, какъ гостили на нихъ запорожцы.

На это изъявилъ согласіе и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотвлось взять городъ. Уже онъ отправился, чтобы отдать приказъ вьючить коней и мазать тельги, какъ вдругь остановился и сказалъ: «Я хотълъ спросить еще объ одномъ у тебя, атаманъ! Вѣдь, кажется, въ непріятельскомъ войскъ есть нашихъ человъкъ тридцать въ плъну?»

«Я посылалъ просить размъна, — не соглашаются».

«Такъ мы, стало-быть, ихъ и оставимъ такъ?»

«Что-жъ дѣлать?»

«Какъ! чтобы они опять замучили ихъ?»

«А что-жъ дѣлать?» отвѣчалъ кошевой: «вѣдь помочь нельзя; мы, хоть и останемся, то не одолѣемъ, а между тѣмъ и свое прогуляемъ: татарва не станетъ ожидать насъ».

«Такъ, стало-быть, пусть еретичное поганство, какъ хочетъ, такъ и ругается надъ христіанскою кровью?»

Кошевой пожаль плечами.

«А мнѣ кажется, атаманъ, такъ не бывать этому».

«А отчего-жъ бы не бывать?»

«Да такъ: я уже знаю».

«Ова, какъ важно!» сказалъ кошевой, прижавши пальцемъ золу въ своей люлькъ.

«Слышали ли вы, панове, что кошевой хочетъ сдѣлать?» сказалъ Бульба, выходя отъ кошевого и обращаясь къ запорожцамъ. «Онъ хочетъ, чтобы мы теперь же отправились на Сѣчу, а товарищей, тѣхъ, что попались въ плѣнъ непріятелю, такъ бы и оставили, чтобы ихъ замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?»

«Не послушаемъ мы кошевого!» сказала въ одинъ го-

лосъ часть запорожцевъ, отдълилась и стала на сторонъ. Ихъ было около тысячи человъкъ.

Кошевой вышель. Онъ уже слышаль волненіе, которое произвель неугомонный Бульба.

«Чего вы хотите? Изъ чего подняли вы такой гвалть?» закричалъ онъ грозно.

«Мы не хотимъ итти на Сѣчу! Мы остаемся здѣсь!» кричала толпа.

«Что вы? сдуръли? Я васъ, чортовы дъти, перевяжу всъхъ!» «Какую онъ можетъ имъть власть?» сказалъ Тарасъ, обращаясь къ запорожцамъ: «мы — вольные козаки!»

«А что-жъ? мы вольные козаки!» говорили запорожцы.

«Дамъ я вамъ вольныхъ! Вы гдѣ вольные? — на Сѣчѣ; вотъ тамъ вы вольные! Тамъ вы можете снять съ меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите; а тутъ вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право?— А ты что тутъ заводишь бунтъ?» сказалъ онъ, обращаясь къ Бульбѣ.

«Нѣтъ, я не бунтъ чиню, а исполняю долгъ христіанскій!» хладнокровно отвѣчалъ Тарасъ. «Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христіанскую кровь».

«Я тебя, старый чорть, присмыкну къ обозу».

«А ну, попробуй!»

«Слушайте, пане-браты!» сказалъ кошевой, нѣсколько смягчивши рѣчь. «За что же вы оставляете тѣхъ своихъ товарищей, которыхъ на Сѣчѣ забрала татарва въ полонъ? Или вы думаете, что татары поступятъ лучше, чѣмъ ляхи?»

«То татарва, а то ляхи—другое дело», отвечаль Бульба. «Еще у бусурмана есть совесть и страхъ Божій, а у католичества и не было, и не будетъ. Постойте, хлонцы, и я скажу: что, если бы вы понались въ плеть, да начали бы съ васъ живыхъ драть кожу или жарить на сковрадахъ, — что бы вы тогда сказали? А изъ вашихъ земляковъ, изъ товарищей, изъ техъ, что должны до последней крови защищать, изъ техъ товарищей ни одинъ бы не захотелъ подать руку помощи, — что бы вы тогда сказали?»

«А что бы сказали?» произнесли изкоторые: «сказали бы: вы помои, а не запорожны!» Замътно было, что слова Тараса сильно потрясли ихъ.

«Стойте. хлоньята, и я скажу!» кричаль атаманъ. «Ну, скажите, панове-о́раты, куда вашъ умъ дѣлся? Посудите сами, гдѣ вамъ управиться съ такимъ непріятелемъ? Ихъ больше десяти тысячъ, а васъ. можетъ-быть, двѣ. Вѣдь пропадете всѣ на мѣстѣ!»

«Пропадать, такъ пропадать!» сказалъ Бульба.

«Оставайтесь же тутъ, если уже такъ захотѣли своей погибели! А тѣ, которые разумнѣе васъ, гайда, въ дорогу!»

«Вы дѣлайте свое, а мы будемъ дѣлать свое!» сказалъ Бульба.

Объ стороны неподвижно стали одна противъ другой и минуту сохраняли мертвое молчаніе.

Наконецъ, стоявшіе въ первыхъ рядахъ посѣдѣвине запорожцы, утупивъ глаза въ землю, начали говорить: «Оно, конечно, если разсудить по сираведливости, то и вы исполняете честь льцарскую, и мы поступаемъ по лыцарскому обычаю. На то и живетъ человѣкъ, чтобы защищать вѣру и обычай. Притомъ жизнь такое дѣло, что если о ней сожалѣть, то уже не знаешь, объ чемъ не жалѣть. Скоро будемъ жалѣть. что бросили женъ своихъ. Нужно же попробовать. что такое смерть. Вѣдь попробовали же всякой невзгоды въ жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ мы не должны питать другъ противъ друга никакой непріязни. Мы всѣ запорожцы, всѣ изъ одного гиѣзда, всѣхъ насъ вспоила Сѣчь, всѣ мы братья родные... Спраниваемъ каждаго: не имѣетъ ли противъ насъ какого неудовольствія?»

«Никакого! всегда были довольны!» закричали всѣ въ одинъ голосъ.

«Ну, такъ пусть же на разставаньи... что будеть впредь, то Богъ одинъ знаетъ; можетъ-быть, ни одинъ изъ насъ уже не увидитъ дружка дружку, такъ поцълуемся всъ».

И двъ тысячи войска перецъловались съ двумя тысячами. Кошевой обнялъ Тараса. «Ну, прощайте же, нане-браты, молодцы! Дай же, Боже, чтобы все было такъ, какъ Богу угодно! Если мы положимъ головы, то вы разскажите про насъ, что такіе-то гуляки не даромъ жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы повъдаемъ, чтобы знала вся Украйна да и другія земли, что были такіе молодцы, которые и въру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! Пусть благословеніе Божіе будетъ и съ вами, и съ нами!»

Обѣ половины войска соединились вмѣстѣ, чтобы не дать узнать непріятелю о своемъ раздѣленіи, и отступили къ обторѣлому монастырю, у подошвы котораго былъ глубокій яръ. Удалявшаяся половина съ кошевымъ атаманомъ опустилась по скату горы и яромъ, невидимая непріятелемъ, пробиралась въ тишинѣ и молчаніи.

Стоявшій на высоть отрядь польскаго войска не могь не замѣтить нѣкотораго движенія въ войскахъ запорожскихъ и уже рѣшился было въ тотъ же часъ сдѣлать нападеніе, но французскій артиллеристь и инженеръ, служившій въ польскихъ войскахъ, большой знатокъ военнаго дѣла, остановиль ихъ, сказавши: «Нѣтъ, нѣтъ, господа! Это не то, что вы думаете: это больше ничего, какъ самая дьявольская засада. О, этотъ народъ, запороги!» сказалъ онъ, положивши налецъ на свой ястребиный носъ, при чемъ голосъ его, дотоль хриплый, пискнулъ дискантомъ: «этотъ народъ, запороги, хитеръ, какъ самъ чортъ, или какъ капитанъ-дьяволь!»

«Пу, нанове молодцы!» сказаль Бульба по удаленіи войска: «тенерь пришла намъ пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будеть стоять противъ бусурменовъ, то, нанове, чтобы всѣ полегли на мѣстѣ, чтобы ни одинъ не остался вживѣ, чтобы всѣ, какъ добрые товарищи, покотомъ улеглись въ одной могилѣ. Теперь, передъ великимъ часомъ, выньемъ, нане-браты, горѣлки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой долженъ веселиться всякій человѣкъ».

Пятьдесять козаковь отправились къ обозамъ и вынули

баклажки, готовясь отправлять должность виночернісвъ. Двѣ тысячи козаковъ подставили свои рукавицы.

«Прежде всего, нане-браты», сказалъ Бульба, поднявши вверхъ свою рукавицу: «долгъ велитъ выпить за вѣру Христову! Чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свѣту разошлась она и всѣ бусурмены подѣлались бы, наконецъ, христіанами! Да за однимъ уже разомъ и за Сѣчь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы одинъ другого лучше, одинъ другого лучше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, что не постыдили товарищества и не выдали своихъ! Итакъ, панове-браты, чтобы такъ же весело, какъ эта горѣлка играетъ и шибаетъ пузырями, такъ бы и мы шли на смерть. Ну-те, всѣ разомъ за вѣру!»

«За въру!» повторили громко ближніе ряды, поднявши вверхъ рукавицы. «За въру!» подхватили дальніе.

«За Сѣчь!» сказалъ Бульба, поднявъ снова рукавицу.

«За Сѣчь!» грянули ближніе. «За Сѣчь!» отозвалось въ дальнихъ.

«За славу и за всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на Божьемъ свѣть!»

«За славу и христіанъ!» повторили ближніе. «За славу и христіанъ!» повторили дальніе.

«Теперь на коней, хлопьята!»

Вст очутились на коняхъ и вытхали вмтстт стройною кучею. Вст дышали силою, свыше естественной. Это не быль дикій энтузіазмъ, порожденный отчаяніемъ: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновеніе веселости, какой-то трепетъ величія ощущался въ сердцахъ этой гулливой и храброй толиы. Ихъ черные и стране усы величаво опускались внизъ; ихъ лица были исполнены увтренности. Каждое движеніе ихъ было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на непріятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но какъ будто веселясь и играя своимъ

положеніемъ. Подъ свисть пуль выступали они, какъ подъ свадебную музыку. Безъ всякаго теоретическаго понятія о регулярности, они шли съ изумительною регулярностью. какъ будто бы происходившею отъ того. что сердца ихъ и страсти били въ одинъ тактъ единствомъ всеобщей мысли. Ни одинъ не отдълялся: нигдъ не разрывалась эта масса. Польскія войска, которыя было приняли ихъ стремительнымъ упорствомъ, начали отступать, пораженныя робостью и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакамъ. Лучшія распоряженія армін были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толна неслась какъ-то вдохновенно, не измѣняясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина. и нужно было живонисцу схватить кисть и рисовать ее. Французскій инженеръ, который быль истинный въ душь артистъ, бросилъ фитиль, которымъ готовился зажигать пушки, и, позабывшись, биль въ ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двухъ тысячъ человѣкъ непріятеля было убито и столько же разсыпалось и обратилось въ бѣгство. Свѣжее новоприбывшее войско остановилось какъ бы въ недоумѣніи. Запорожцы, съ своей стороны, не рѣшалась итти далѣе. Въ виду самого непріятеля, взяли они оставленныя пушки, часть обоза съ провіантомъ и отступили такъ же страшно, въ такомъ же точно порядкѣ, къ обгорѣвшему монастырю, котораго положеніе чрезвычайно благопріятствовало укрытію. Бульба пировалъ вмѣстѣ съ запорожцами послѣ такой славной битвы; но, когда осмотрѣлъ и перечелъ ряды свои, ихъ оставалось всего только не больше тысячи. Между тѣмъ новыя войска приходили безпрестанно на помощь, и если что спасло его отъ непріятельскаго нападенія, такъ это глубокая догадка французскаго инженера, заставлявшаго опасаться скрытаго множества запорожцевъ.

Между тъмъ Бульо́а узналъ, что запорожскіе илънники отправлены съ конвоемъ по варшавской дорогѣ. Въ головѣ его тотчасъ родилась мысль перехватить ихъ. Объявивши

объ этомъ войску, онъ началь тайно готовиться къ отстуиленію. Цълый день козаки мазали дегтемъ свои тельги, чтобы не скрипъли; большую половину пушекъ закопали въ землю, чтобъ онъ не могли достаться непріятелю, и процолжали безпрестанную перестрълку изъ мушкетовъ. Часть запорожцевъ скинуда съ себя верхнюю одежду; изъ нея подвлали чучель и разставили на ствнахъ монастырскихъ. вездь, гдь была стража. За монастыремъ они нашли дорогу. о которой, по вевмъ въроятностямъ, ничего не знали непріятели. Она продпралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленнымъ лѣсомъ и пепломъ. Пользуясь глубокимъ мракомъ ночи, они тронулись, потянулись гужомъ со встмъ обозомъ, продпрадись около пяти верстъ и, наконецъ, пробрались на чистое поле, гдв совершенно уже не было видно непріятеля. Запорожцы пріударили коней и понеслись. Еще полчаса времени—и они бы, втрно, встрттили своихъ закованныхъ земляковъ, они бы имъли еще достаточное время броситься на проселочную дорогу и, благодаря быстроть татарскихъ коней, можетъ-быть, Сфчь увидьла бы вновь своихъ главныхъ защитниковъ.

Но, какъ нарочно, польскія войска вздумали сдёлать наиаденіе на монастырь. Дальновидный инженеръ искусно зажегъ лёсъ, къ нему примыкавшій, увёряя, что всё будутъ имѣть славное жаркое изъ козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила ихъ. Изумленіе еще болёе увеличилось, когда они увидѣли, вмёсто замѣченныхъ ими издали запорожцевъ, одни чучела. По всёмъ признакамъ они видѣли, что запорожцевъ было небольшое число. Это увеличило ихъ досаду, и начальствовавшій войсками, человѣкъ запальчивый, вта у же минуту отдалъ приказъ устремиться на преслёдованіе.

Если бы Бульба не выбрался такъ громоздко, то онъ могъ бы быть до сихъ поръ гораздо далѣе и тѣмъ, можетъбыть, ускользнуть отъ преслѣдованія. Но онъ пожалѣлъ оставить нѣсколько пушекъ, а чрезъ нѣсколько минутъ увидѣлъ подымавшуюся пыль отъ многочисленнаго, съ двухъ сторонъ шедшаго войска. «Вишь, чортъ побери! ляхи про-

нюхали», сказаль онъ. выпустивь изо рта люльку, которую уже началь было курить съ величайшимъ спокойствіемъ.

Видя невозможность дальнъйшаго отступленія отъ такого множества, онъ. съ обыкновеннымъ своимъ хладнокровіемъ, даль повельніе сдвинуть обозь въ кучу и окружить его нъсколькими рядами запорожцевъ. Этотъ маневръ считался совершенствомъ козацкой тактики и возбуждалъ всегда удивленіе даже въ самыхъ глубокихъ теоретикахъ тогдашняго военнаго искусства. Его цёль состояла въ томъ, чтобы скрыть тыль. Туть козаки никогда не были побъждаемы: окружая обозъ непроломною ствною, они со всвхъ сторонъ были обращены лицомъ къ непріятелю. Пушки доставили имъ большую выгоду, не допуская ихъкъ близкой схваткъ и не утомляя черезъ это ихъ рядовъ, темъ более, что непріятель, желая скорве настигнуть, отправился налегкв. Войска польскія, всегда отличавшіяся нетерпізливостью, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцевъ не облегчила ихъ.

Въ это время Остапъ, выстрѣлявшій на своей сторонѣ всѣ пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездъйственное положение, отдълился немного подалъе отъ обоза, вступилъ въ мелкую перестрълку, а потомъ и въ рукопашную битву. Его свиреное мужество разсеяло часть рядовъ непріятельскихъ, но скоро онъ былъ схваченъ стиснувшимъ его множествомъ, и старый Тарасъ видълъ собственными глазами, какъ онъ поднятъ несколькими руками, связанъ толстыми веревками и уведенъ въ толиу. Желаніе подать помощь и освободить любимаго сына заставило его позабыть важность своего поста. Онъ отдълился вмѣстѣ съ большею частью запорожцевъ отъ обоза и ударилъ въ средину непріятеля, гдв полагаль находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись въ толив, раздъленные толною. Каждый долженъ быль дъйствовать отдъльно, и нужно было видъть, какъ каждый изъ нихъ ворочался, какъ молнія, на всв стороны, двиствуя и саблею, и ружейнымъ прикладомъ. и нагайкою, и кіемъ. Каждый

видъть передъ собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, какъ гигантъ какой-иобудь, отличался въ общемъ хаосъ. Свиръно наносилъ онъ свои крънкіе удары, воспламеняясь болье и болье отъ сыпавникся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, переносили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся, лишенный чувствъ. Толна стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ: всъ полегли на мъстъ. И ни одинъ живой трофей не былъ свидътелемъ побъды, одержанной польскими войсками.

#### VII.

«Долго же я спаль!» говориль Бульба, осматривая углы избенки, въ которой онъ лежалъ, весь израненный и избитый. «Спалъ ли я это, или на-яву видѣлъ?»

«Да, чуть было ты навѣки не заснуль!» отвѣчалъ сидѣвшій возлѣ него Товкачъ, лицо котораго одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось въ обыкновенное свое хладнокровіе.

«Добрая была сѣча! Какъ же это я спасся? Вѣдь, кажется. я совсѣмъ былъ подъ сабельными ударами, и что было далѣе, я уже ничего не помню...»

«Объ томъ нечего толковать, какъ спасся; хорошо, что спасся».

Товкачъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые дѣлаютъ дѣла молча и никогда не говорятъ о нихъ.

На блёдномъ и перевязанномъ лицѣ Бульбы видно было усиліе приномнить обстоятельства. «А что же сынъ мой?.. Что Остапъ? И онъ легъ также вмёстё съ другими и заслужилъ честную могилу?»

Товкачъ молчалъ.

«Что-жъ ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видълъ, какъ скрутили назадъ ему руки и взяли въ полонъ нечестивые католики... И я не высвободиль тебя, сынъ мои. Остапъ мой! Измънила, наконецъ, сила!»

Морщины сжались на ло́у его, и раздумые крѣнко осънило лицо, покрытое рубцами.

«Молчи, панъ Тарасъ. Чему быть, тому быть. Молчи да кръпись: еще намъ больше ста верстъ нужно пробхать».

«Зачтыть?»

«Затъмъ, что тебя теперь ищетъ всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесетъ ее, тому дадутъ 2000 червонцевъ?»

По Тарасъ не слышаль ръчей Товкача. «Сыпъ мой. Остапъ мой!» говорилъ онъ: «я не высвободилъ тебя!»

И приливъ тоски повергнулъ его въ безнамятство. Товкачъ оставался пълый день въ изов: но съ наступленіемъ ночи спъ увезъ безчувственнаго Тараса. Увернувъ его въ воловую кожу, уложиль въ ящикъ наподобіе койки, укръинлъ поперекъ съдла и пустился во всю прыть на татарскомъ бъгунъ. Пустынные овраги и непроходимыя мьста видьли его, летъвшаго съ тяжелою своею ношею. Товкачъ боялся встрѣчъ и преслъдованій, и хотя уже онъ быль на стени, которой хозяевами болье другихъ могли считаться запорожцы, но тогдашнія границы были такъ неопреділенны, что каждый могъ прогуляться на нехранимой земль, какъ на свеей собственности. Онъ не хотъль везли Тараса въ его хуторъ, почитая тамъ его менфе въ безонасности. нежели на Запорожьи, куда онъ теперь держаль путь свой. Притомъ онъ быль укфренъ, что встръча съ прежними товарищами, пирушки и новыя битвы оживять его скорве и развлекуть его.

Онъ, дъйствительно, не обманулся. Жельзная сила Тараса взяла верхъ, несмотря на то, что ему было шесть-досять льтъ; черезъ двъ недьли онъ уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. Повидимому, самыя пиршества запорожцевъ казались ему чъмъ-то ъдкимъ. Съ нимъ неразлучно было то время, кеторому еще и двухъ мъсяцевъ не прошле,—то время, когда онъ гулялъ со своими

сыновьями, еще кръпкими, свъжими, исполненными силъ, и на этомъ, дотолъ ничъмъ не колеблемомъ лицъ, прорывалась раздирающая горесть, и онъ тихо, понуривъ голову, говорилъ: «Сынъ мой! Остапъ мой!»

Запорожцы собпрались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спущены были въ Дивиръ, и Малая Азія видъла ихъ. съ бритыми головами и длиниыми чубами, предававшими мечу и огню цвътущіе берега ея; видъла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвътамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ и илававшими у береговъ; она видела не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перейли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; нерсидскія дорогія шали унотребляли вм'єсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свои свитки. Долго еще послъ находили въ тъхъ мъстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ: за ними гнался десятинущечный турецкій корабль и залиомъ изъ всёхъ орудій своихъ разогналь, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ: но остальные снова собрались выбсть и весело прибыли къ устью Дивира съ дванадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный сидълъ онъ на берегу. шевеля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростинкъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился, и слеза канала одна за другою.

Когда жидъ Янкель.—который въ то время очутился въ городѣ Умани и занимался какими-то подрядами и сношеніями съ тамошними арендаторами, — когда жидъ Янкель молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ илюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились

въ глаза 2000 червонныхъ, которые были объщаны за его голоту; но онъ тутъ же устыдился своей корысти и силился подавить въ себъ эту въчную мысль о золотъ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видъли. «Я спасъ твою жизнь, теперь ты сдълай миъ услугу!»

Лицо жида нъсколько поморщилось. «Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдълать, то для чего не сдълать?»

«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!»

«Въ Варшаву? какъ, въ Варшаву?» сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово».

«Какъ можно такое говорить?» говорилъ жидъ. разставивъ пальцы объихъ рукъ своихъ: «развъ нанъ не слы шалъ, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову дають 2000 червонныхь. Знають же они, дурни, цвну ей! Я тебв дввнадцать дамь. Воть тебв 2000 сейчась!» (при этомъ Бульба высыналь изъ кожанаго гамана 2000 червонныхъ) «а остальные, какъ ворочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы. «Славная монета!» сказалъ онъ, вертя одинъ изъ нихъ въ своихъ пальцахъ и пробуя на зубахъ.

«Я бы не просиль тебя, я бы самь, можеть-быть, нашель дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-ни-будь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы; вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки. Вотъ для чего я пришель къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А какъ же, вы думаете, мив спрятать пана?»

«Да ужъ вы, жиды, знаете, какъ: въ порожнюю бочку, или тамъ во что-нибудь другое».

«Какъ можно въ бочку! Всякъ подумаетъ, что горѣлка!» «Ну, что-жъ! То и хорошо».

«Какъ хорошо? Ахъ, Боже мой! какъ можно этакое говорить! Развѣ панъ не знаетъ, что Богъ на то создаль горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все такіе ласуны, что Боже упаси! А особливо военный народъ: будетъ оѣжать верстъ пять за бочкою, продолбитъ какъ разъдырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: «жидъ не повезетъ порожней бочки; вѣрно, тутъ есть что-нибудь».

«Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою».

«Охъ, вей миръ! не можно; ей Богу, не можно! Тамъ вездѣ по дорогѣ люди голодные, какъ собаки; раскрадутъ, какъ ни береги, и пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»

«Стойте, стойте! Теперь возять по дорогамъ много кирпичу. Тамъ строятъ какія-то крѣпости. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду и потому ему ничего, что будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выёхаль изъ Умани, запряженный въ двё клячи. На одной изъ нихъ сидёлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развёвались изъ-подъ яломка, по мёрё того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади.

#### VIII.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частью для своего собственнаго удовольствія, особливо, если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная

рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въѣхалъ о́езпрепятственно въ главныя городскія ворота.

Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ коренномъ, запачканномъ пылью, рысакъ, новоротиль, сдалавши насколько круговь, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмість Жидовской, потому что здісь дійствительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернъвшіе деревянные дома со множествомъ протянутыхъ изъ окошекъ жердей увеличивали еще болье мракъ. Изръдка красиъла между ними киринчная стина. но и та уже во многихъ мистахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ станы, обхваченный солнцемъ. блисталъ нестериимою для глазъ бълизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ разкостей: трубы, трянки, шелуха. выброшенные разбитые чаны. Всякій, что было только у него негоднаго, швыряль на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства интать вст чувства свои этою дрянью. Сидящій на конт всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой. на которыхъ висфли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и конченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнъвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ. оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дълавшими его похожимъ на воробыное яйцо, выглянулъ изъ окна, тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарачін, и Янкель тотчась вътхаль въ одинъ дворъ. По улицъ шель тругой жидъ, остановился, вступиль тоже въразговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, изъ-подъ кирпича, онъ увидкав прехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдѣлано, что его Останъ сидитъ въ городской темницѣ, и что хотя трудно уговорить стражей, но, однакожъ, онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ вмѣстѣ съ тремя жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкъ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубомъ и равнодушномъ лицъ его веныхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посъщаетъ иногда человъка въ послъднемъ градусъ отчаянія. Старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

«Слушайте, жиды!» сказаль онь, и въ словахъ его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говорить, что жидъ самого себя украдеть, когда только захочеть украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ! Вотъ я этому человѣку обѣщалъ двѣнадцать тысячъ червонныхъ—я прибавлю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и законанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ!

«О, не можно, любезный панъ! не можно!» сказалъ со вздохомъ Янкель.

«Натъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.

Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.

«А попробовать», сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ. «Можетъ-быть, Богъ дастъ».

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать. Онъ слышалъ только часто произносимое слово «Мардохай». и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посовътоваться съ такимъ человъкомъ, какого еще никогда не было на свътъ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдълаетъ. то уже никто на свътъ не сдълаетъ.

Сиди тутъ: вотъ ключъ и не впускай никого». Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно. Къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы. Наконецъ, въ концѣ ея, изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ, и замелькали фалды полукафтанья. «А. Мардохай! Мардохай!» закричали всѣ жиды въ одинъ голосъ.

Тощій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетериѣливой толиѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣшили разсказать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность; но, вспомнивши, что жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по илечу и сказалъ: «Когда мы да Богъ захочетъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно».

Тарасъ поглядъть на этого Соломона, какого еще не было на свътъ, и получилъ нъкоторую надежду. Дъйствительно, видъ его могъ внушить нъкоторое довъріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище. Толщина ея, безъ сомивнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородъ у этого

Соломона было только иятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство; душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ: онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробыль онъ, наконецъ, весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Что? удачно?» спросиль онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвѣчать. Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь совсѣмъ не можно! ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетериѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглаша-

ются и одинъ левентаръ объщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свътъ счастья! Ой, вей миръ, что это за корыстный народъ! и между нами такихъ нътъ. 50 червовцевъ я далъ каждому, а левентару...»

«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложение Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ пзъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ.

Была уже ночь. Хозяннъ дома, извъстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разостлаль его на лавкѣ, для Бульбы. Янкель легъ на полу, на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ вынилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье и, сдѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа.

Но Тарасъ не спалъ. Онъ сидвлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу. Онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одъяло свой носъ. Едва небо усиъло тронуться блъднымъ предвъстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля.

«Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одълся онъ; вычернилъ усы, брови, надълъ на темя маленькую темную шапочку—и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болъе тридцати ияти лътъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убраниая золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городъ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имъвшему видъ сидящей цанли: оно было низкое, широкое, огромное, почернъвшее.

и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчаль кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей. Тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человькъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это мы... Слышите, паны, это мы!»

«Ступайте!» говориль одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу, съ маленькими окошками вверху.

«Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество въ полномъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричаль Янкель: «ей Богу, мы, ясные паны!» Но никто не хотѣль слушать. Къ счастію, въ это время подошель какой-то толстякъ, который, но всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это-жъ мы! Вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткъ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу»...

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники.

«Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, встрфчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросиль онъ одного изъ страсоч. Гоголи. Т. П. жей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

«Можно, только не знаю, пропустять ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нътъ Яна: вмъсто его стоитъ другой» отвъчалъ часовой.

«Ай, ай!» произнесъ тихо жидъ. «Это скверно, любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шель назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подощелъ къ нему. «Ваша ясновельможность! ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это миѣ говоришь?»

«Вамъ, ясновельможный панъ».

«Гм... а я просто гайдукъ!» сказалъ трехъ-ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.

«А я. ей Богу, думаль, что это самъ воевода. Ай. ай. ай!...» При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. «Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ! совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца. такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Что за народъ военный!» продолжалъ жидъ: «охъ, вей миръ, что за пародъ хорошій! Шнуречки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увилятъ военныхъ... ай, ай!» Жидъ онять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ. «Вотъ князь прівхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотрѣть на коза-ковъ. Онъ еще съ роду не видълъ, что это за народъ козаки».

Появление иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ

Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытствомъ посмотрёть этотъ почти полуазіатскій уголъ Европы (Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи); и цотому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нёсколько словъ отъ себя.

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говориль онъ: «зачьмъ замъ хочется смотрыть ихъ. Это собаки, а не люди. И въра у нихъ такая, что никто не уважаетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба. «Самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу еретичную вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, пріятель, кто ты: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный пань! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!» И гайдукъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видъли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца».

«Эге, два червонца! Два червонца мит ни по чемъ. Я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мит только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!»

«И на что бы такъ много?» горестно сказалъ поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать. «Панъ! панъ! уйдемъ скорфе! Видите, какой туть нехорошій народь!» сказаль Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебираль на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ. что не запросиль болѣе.

«Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Бульба: «деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать».

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите ноги, говорю я вамъ, скорѣе!»

«Панъ! панъ! пойдемъ! ей Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно!» кричалъ обдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ казадъ, преследуемый укорами Янкеля, котораго ела грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народь, что не можеть не браниться! Охъ. вей миръ, какое счастіе посылаеть Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналь насъ! А нашъ брать: ему и нейсики оборвуть, и изъ морды сдълають такое, что и глядъть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болве имвла вліянія на Бульбу. Она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: «пойдемъ на площадь! Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ тучить».

«Ой, панъ, зачамъ ходить? Вадь намъ этимъ не помочь уже».

Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздихая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Илощадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлишъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ на-

божныхъ, множество молодыхъ дъвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послв всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однакожъ простанвали иногда довольное время. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ, лѣзъ впередъ и желалъ бы вскочить всёмъ на головы, чтобы оттуда посмотрёть повиднёе. Изъ толны узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовываль свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкъ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ світь, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу.

На переднемъ планъ, возлъ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стояль молодой шляхтичь, или казавшійся шляхтичемь, въ военномъ костюмь, который надыль на себя ръшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартиръ оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шев съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замараль ея шелковаго платья. Онъ ей растолковаль совершенно все, такъ что уже рішительно не можно было ничего прибавить. «Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ, что вы видите, пришелъ затъмъ, чтобы посмотрать, какъ будуть казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы видите, держить въ рукахъ съкиру и другіе инструменты, то палачь, и онъ будеть казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія ділать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ,

лушечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни шить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будетъ головы». И Юзыся все это слушала со страхомъ и любонытствомъ.

Крыши домовъ были устяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидьло аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, какъ бълый сахаръ, панны держалась за перилы. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствъ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съвстное. Часто шалунья съ черными глазами. схвативши снъжною ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толна голодныхъ рыцарей подставляла на подхвать свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичь, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушь, съ почернъвшими золотыми шнурками, хваталь первый, съ помощью длинныхъ рукъ, целоваль полученную добычу, прижималь ее къ сердцу и потомъ клаль въ роть. Соколь, висввиній въ золотой клаткв подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ.

Но толна вдругъ зашумъла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: «Ведутъ! ведуть!... Козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами. Бороды у нихъ были отпущены; они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья, изъ дорогого сукна, износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствоваль старый Тарасъ, когда увидёль своего Остана? Что было тогда въ его сердцё? Онъ глядёль въ него изъ толны и не проропиль ни одного движенія его.

Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руки вверхъ и произнесъ громко: «Дай же. Боже. чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! Чтобы ни одинъ пзъ насъ не промолвилъ ни одного слова!» Иослѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою съдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдёланные станки и... Я не стану смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волоса. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою до такой степени, что сдѣлался глухъ для человѣколюбія. Должно, однакожъ, сказать, что король всегда почти являлся первымъ противникомъ этихъ ужасныхъ мѣръ. Онъ очень хорошо видѣлъ, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козачьей націи. Но король не могъ сдѣлать ничего противъ дерзкой воли государственныхъ магнатовъ, которые непостижимою недальновидностью, дѣтскимъ самолюбіемъ, гордостью и неосновательностью, превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.

Остапъ выносиль терзанія, какъ исполинъ, съ невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, такъ что ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой толиы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,—ничто, похожее на стонъ, не вырвалось изъ устъ его; лицо его не дрогнуло.

Тарасъ стоялъ въ толиѣ съ потупленною головою и съ поднятыми, однакожъ, глазами и одобрительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Наконецъ, сила его, казалось, начала подаваться. Когда онъ увидълъ новыя адскія орудія казни, которыми готовились вытягивать изъ него жилы, губы его начали шевелиться. «Батько!» произнесь онь все еще твердымъ голосомъ. показывавшимъ желаніе пересилить муки: «батько! гдт ты? слышишь ли ты?»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллюнъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ оросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблёднёлъ, какъ смерть, и когда они немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ; но Тараса уже возлё него не было: его и слёдъ простылъ.

#### IX.

Слѣдъ Тарасовъ отыскался: тридцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не былъ какой-нибудь отрядъ, выступившій для добычи или своей отдѣльной цѣли: это было дѣло общее. Это цѣлая нація, которой териѣніе уже переполнилось, поднялась мстить за оскоро́ленныя права свои, за униженную религію свою п обычай, за вѣроломныя убійства гетьмановъ своихъ и полковниковъ, за насилія жидовскихъ арендаторовъ и за все, въ чемъ считалъ себя оскоро́леннымъ угнетенный народъ.

Верховнымъ начальникомъ войскъ былъ гетьманъ Остраница, еще молодой, кинвыній желаніемъ скорве сбросить утвенительный деспотизмъ, наложенный самоуправіемъ государственныхъ магнатовъ, и очистить Украйну отъ жидовства, уній и посторонняго сброда. Возлів него былъ виденъ престарівлый и опытный товарищъ и совітникъ его Гуня. Сорокъ тысячъ лошадей нетеривливо ржали подъ сідоками и безъ сідоковъ. Восемь полковъ, изъ которыхъ половина конныхъ и половина пішихъ, въ суконныхъ алыхъ, синихъ и желтыхъ кафтанахъ, выступали браво и горделиво. Восемь опытныхъ полковниковъ правили ими и хладнокровнымъ движеніемъ бровей своихъ ускоряли или останавливали нетерпівливый походъ ихъ.

Однимъ изъ нихъ начальствовалъ Бульба. Преклонныя лѣта, слава и опытность давали ему значительный перевѣсъ въ совѣтъ; но неумолимая и свирѣпая жестокость его ка-

залась ужасною даже для глубоко оскорбленныхъ защитниковъ. Его совътъ дышалъ только однимъ истребленіемъ, съдая голова его опредъляла только огонь и висѣлицу.

Не буду описывать тахъ битвъ, гда отличились козаки, ни постепеннаго хода всей великой кампаніи: это принадлежить исторіи. Тамъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ, какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-жиды, какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы, какъ, разбитый, преследуемый, перетопилъ онъ въ небольшой ръчкъ лучшую часть своего войска, какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ приведенный въ крайность польскій гетьманъ клятвенно объщаль полное удовлетворение во всемъ козакамъ, со стороны короля и государственныхъ чиновъ, и возвращеніе всёхъ прежнихъ правъ и преимуществъ; но козаки, наученные прежнимъ въроломствомъ, были неумолимы, и Потоцкій не красовался бы болье на шеститысячномь своемъ аргамакъ, привлекая взоры знатныхъ наннъ и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся въ мастечка русское духовенство. Торжественная процессія съ образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаковъ, еще чувствовавшихъ узы, привязывавшія ихъ къ королю. Гетьманъ и полковники рѣшились отпустить Нотоцкаго не прежде, какъ заключивши трактатъ, обезнечившій бы во всемъ козаковъ.

Но непреклонный Тарасъ вырваль изъ бёлой головы своей клокъ волосъ, когда увидёлъ такое, по словамъ его, бабье малодушіе полковниковъ. «Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дёло» вскричалъ онъ твердо. Но на этотъ разъ совётъ его былъ отвергнутъ. «Эй, не вёрьте. паны, ляхамъ!» повторилъ онъ опять тёмъ же голосомъ, помахивая нагайкою и хлеснувщи ею по пушкъ. Когда же полковой писарь подалъ уже написанное условіе подписать гетьману, онъ махнулъ рукою и сказалъ: «Оставай-

тесь же себѣ, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня!» И голосъ его имѣль въ себѣ что-то пророческое. «Вы думаете, что купили этимъ спокойствіе и будете теперь пановать—увидите, что не будетъ сего! Слерутъ съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго будутъ видѣть ее по ярмаркамъ! Да и у васъ, паны, у рѣдкаго уцѣлѣетъ голова! Пропадете вы въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя стѣны, если не сварятъ васъ живыхъ въ котлахъ, какъ барановъ!»

«А вы, хлонцы, хотите умирать?» продолжаль онъ. обращаясь къ своему полку: « умирать такъ, какъ умираютъ честные козаки? А, можетъ-быть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать тамъ, покамѣстъ не приберетъ врагъ? Что-жъ лучше, спрашиваю я васъ. молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила васъ жинка, и, напившись, пропасть гдѣ-нибудь подъ тыномъ, какъ собака, или всѣмъ, какъ вѣрнымъ лыцарямъ, какъ братьямъ роднымъ, лечь вмѣстѣ на полѣ и оставить по себѣ славу навѣки?»

«За тобою, пане полковнику, за тобою всѣ!» отвѣчали передніе въ полку. «Веди насъ! Ей Богу, веди!»

«Добре, наны молодцы!» сказалъ Тарасъ, взявши свою шапку въ руки и потомъ онять надѣвши ее на голову. Глаза его сверкнули. «Вырѣжемъ все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадутъ нечестивые! Гайда, хлоппы!»

Сказавши это, изступленный сёдой фанатикъ отправился съ полкомъ своимъ въ путь. Другіе козаки съ завистью глядёли на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновеніе къ полковникамъ, бывшее всегдашнею ихъ добродътелью, препятствовало многимъ охотникамъ къ нимъ присоединиться.

Гетьманъ и полковники не остановили удалявшагося полка. Казалось, предсказаніе Тараса нѣсколько смутило ихъ, по крайней мѣрѣ, они сидѣли нѣсколько времени молча и не глядя другъ на друга. Скоро, однакоже, пророческія слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, голова гетьмана вздернута была на колъ вмѣстѣ со многими сановниками.

Но обратимся къ нашей исторіи. Что же ділаль Тарась со своимъ полкомъ? А Тарасъ выжегъ восемнадцать мъстечекъ, около сорока костеловъ и уже доходилъ до Кракова. Напрасно небольшие отряды войскъ посылаемы были схватить его: онъ всегда почти разминался съ ними. Онъ поступалъ неожиданно, скрывая свои намфренія, и когда одно селеніе или небольшой городокъ ожидаль съ ужасомъ его прибытія, онъ вдругъ переміняль дорогу и несъ гибель туда, гдв его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмвлилась бы изобразить всёхъ тёхъ свирёнствъ, которыми были означены разрушительныя его опустошенія. Ничто похожее на жалость не проникало въ это старое сердце, кипъвшее только отмщеніемъ. Никому не оказывалъ онъ пощады. Напрасно несчастныя матери и молодыя жены и дъвицы, изъ которыхъ иныя были прекрасны и невинны, какъ ландышъ, думали спастись у алтарей: Тарасъ зажигаль ихъ вибств съ костеломъ. И когда облыя руки, сопровождаемыя крикомъ отчаянія, подымались изъ ужаснаго потопа огня и дыма къ небу и растрепанные волосы сквозь дымъ разсыпались по плечамъ ихъ, а свирѣные козаки подымали копьями съ улицъ плачущихъ младенцевъ и бросали ихъ къ нимъ въ пламя, — онъ гляделъ съ какимъ-то ужаснымъ чувствомъ наслажденія и говориль: «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапъ!» И такія поминки по Остань отправляль онь въ каждомъ селеніи. Наконець, польское правительство увидело, что поступки Тараса были нъсколько болъе, нежели обыкновенное разбойничество, н тому же самому Потоцкому поручено было съ иятью полками поймать непремѣнно Тараса.

Тарасъ понялъ опасность и поворотилъ назадъ. Проселочными дорогами, ночью, скакалъ онъ со своими козаками во всю мочь, и одни только татарскіе кони, которыхъ онъ имыль обычай держать цвлый табунъ при своемъ войскъ. могли вынести необыкновенную быстроту его бѣгства. Но на этотъ разъ Потоцкій быль достоинъ возложеннаго на него порученія: онъ преслѣдовалъ его съ удивительною неутомимостью и, наконецъ, настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для небольшого роздыха оставленную, полуразвалившуюся крѣпость.

Крѣпость была на возвышенномъ мѣстѣ и оканчивалась къ рѣкѣ такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться въ волны. Почти на двадцать саженъ внизъ шумѣлъ Днѣстръ. Здѣсь-то облегъ его Потоцкій своими войсками съ трехъ сторонъ, обращенныхъ къ полю и къ оврагамъ неровныхъ береговъ. Тарасъ съ помощью своей храбрости и упрямой воли, могъ сдѣлать тщетными всѣ усилія осаждающихъ; но онъ не имѣлъ въ опустѣлой крѣпости никакихъ средствъ для прокормленія, а козаки менѣе всего могли сносить голодъ, особливо когда видѣли, что онъ долженъ, наконецъ, окончиться медленною смертью. Съ рѣкою невозможно было имѣть сообщенія: одна только половина узенькой дорожки висѣла вверху, остальная упала въ волны съ недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вмѣсто нея осталась стремнина.

Тарасъ рѣшился оставить крѣпость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды непріятелей и по берегу достигнуть такого мѣста, съ котораго бы можно было кинуться на лошадяхъ и пуститься съ ними вплавь. Онъ стремительно вышель изъ крѣпости, и уже козаки пробрались сквозь непріятельскіе ряды, какъ вдругъ Тарасъ, остановившись и нагнувшись въ землю, сказалъ: «Стой, братцы! урониль люльку!» Въ это самое время онъ почувствоваль себя въ дюжихъ рукахъ, былъ схваченъ набѣжавшимъ съ тыла отрядомъ и отрѣзанъ отъ своихъ. Онъ двинулъ своими членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» сказаль онъ, почти-что не заплакавъ. Ему прикрутили руки, увлзали веревками и цѣнями, привязали его

къ огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ разећлину ствим, такъ что онъ стоялъ выше всвхъ и былъ виденъ вевмъ войскамъ, какъ побъдный трофей удачи. Ввтеръ развъвалъ его бълые волосы. Казалось, онъ стоялъ на воздухф, и это, вмфстф съ выраженіемъ сильнаго безсилія, ділало его чімь-то похожимь на духа, представшаго воспренятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидъвшаго ея ничтожность. Въ лицъ его не было замътно никакой заботы о себъ. Онъ виерилъ глаза въ ту сторону, гдв отстреливались козаки. Ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. «Занимайте, хлонцы», кричаль онь: «занимайте, вражьи дъти, говорю вамъ, скорфе горку, что за лфсомъ: туда не подступять они!» Но вътеръ не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!» говорилъ онъ съ офиненствомъ и взглянулъ внизъ, гдъ блестълъ Диъстръ. Чувство радости сверкнуло въ его глазахъ. Онъ увидълъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника три кормы. Онъ собралъ всѣ усилія и закричалъ такъ, что едва не оглушиль стоявшихъ близъ него: «Хлоицы, къ берегу, къ берегу! Подъ кручею, гдъ кръпость, стоятъ челны, а за ними въ двадцати шагахъ спускъ къ берегу! Да забирайте всѣ челны, чтобы не было погони!»

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. Но ударъ обухомъ по головѣ за такой совѣтъ переворотилъ въ его глазахъ все. Его опустили вмѣстѣ съ бревномъ ниже, чтобы онъ не могъ болѣе подавать своихъ наставленій.

Козаки поворотили коней и бросились бѣжать во всю прыть; но берегь все еще состояль изъ стремнинъ. Они бы достигли пониженія его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: однѣ только сваи разрушеннаго моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосягаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчаніе какого-то потока, низвергавшагося въ Днѣстръ. Эту пропасть можно было объѣхать, взявши вправо; но

войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Козаки только одинъ мигъ ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули-и татарскіе ихъ кони, отділившись отъ земли, распластались въ воздухф, какъ змфи, и перелетъли черезъ пропасть. Подъ одинмъ только конь оступился, но заціпился конытомъ и, привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ сфлокомъ. Огрядъ непріятельскихъ войскъ съ изумленіемъ остановился на краю пропасти. Начальствовавшій ими полковникъ, молодой, неустрашимый до безразсудности (онъ быль брать прекрасной полячки, обворожившей бъднаго Андрія), безъ дальняго размышленія рішился повторить и себі то же и, желая подать примфръ своему отряду, бросился впередъ съ конемъ своимъ; но острые камни изорвали его, пропавшаго среди пропасти, въ клочки, и мозгъ его, смѣшанный съ кровью, обрызгаль росшіе по неровнымь стінамь провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного отъ своего удара и глянуль на Днвстръ, онъ увидвлъ подъ ногами своими козаковъ, садившихся въ лодки. Глаза его сверкнули радостью. Градъ пуль сыпался сверху на козаковъ, но они не обращали никакого вниманія и посившно отчаливали отъ берега. «Прощайте, паны - браты товарищи!» говорилъ онъ имъ сверху: «вспоминайте иной часъ обо мнв! Объ участи же моей не заботьтесь! Я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимутъ по кускамъ, и что кусочка моего тъла не оставять на землв—да то уже мое дъло... Бульте здоровы, паны-браты товарищи! Да глядите, прибывайте на слъдующее лъто опять, да погуляйте хорошенько!...» Ударъ обухомъ по головъ пресъкъ его рѣчи.

Чортъ побери! да есть ли что на свътъ, чего бы побоялся козакъ? Не малая ръка Днъстръ; а какъ погонитъ вътеръ съ моря, то валъ дохлестываетъ до самаго мъсяца. Козаки илыли подъ пулями и выстрълами, осторожно минали зеленые острова; хорошенько выправляли нарусъ, дружно и мърно ударяли веслами и говорили про своего атамана.

# МИРГОРОДЪ.

## повъсти,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

### ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при ръкъ Хороль городъ. Имъетъ 1 капатную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водяныхъ и 45 вътряныхъ мельницъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородъ пекутся бублики изъ чернаго тъста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

- -c>---



# ВІЙ \*).

Какъ только ударяль въ Кіевъ поутру довольно звонкій семпнарскій колоколь, висѣвшій у вороть Братскаго монастыря, то уже со всего города спфиили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадями подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики быль еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были вев почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ въчно были наполнены всякою дрянью, какъто: бабками, свистълками, сдъланными изъ перышекъ, недовденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классъ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ объ руки, а иногда и вишневыя розги. Риторы шли солиднъе: платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но за то на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, цвлый пузырь, или какая-нибудь другая примъта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цёлою октавою брали ниже: въ карманахъ ихъ, кромф крфикихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дълали никакихъ, и все, что попадалось, събдали тогда же; отъ вихъ слышалась трубка и горфлка, иногда такъ далеко,

<sup>\*</sup> Вій — есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повъсть есть народное преданіе. Я не хотъль ни въ чемъ измѣнить его и разсказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.

что проходивній мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только-что начиналь шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными съмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тъхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какойнибудь бумажной матеріи.

«Паничи, паничи! сюды, сюды!» говорили онъ со всъхъ сторонъ: «ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей Богу, хороши! на меду! сама пекла!»

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тъста, кричала: «Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!»

«Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная,—и носъ нехорошій, и руки нечистыя...»

Но философовъ и богослововъ онъ боялись задъвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цълою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однакоже, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: авдиторы выслушивали своихъ учениковъ: звонкій дискантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: «бу, бу, бу, бу»... Авдиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквъ.

Когда вся эта ученая толна усиввала приходить нвсколько решве, или когда знали, что профессора будуть позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всв. даже и ценз ра, обязанные смотрвть за порядкомъ и нравствен-

ностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно рвинали, какъ происходить битвв: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двъ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случав, грамматики начинали прежде всвхъ, и какъ только вижинвались риторы, они уже бъжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а наконецъ и богословія въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тёмъ, что богословія побивала всёхъ, и философія, почесывая бока, была теснима въ классъ и пом'вщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорввшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и въ то время, когда онъ сѣкъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлываль деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословіи, отсыпалось по мёркё крупнаю юроху, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случав всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чвмъ пониже кіевской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мышокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ семинарія, такъ и бурса, которыя питали какую-то наслыдственную непріязнь между собою, — былъ чрезвычайно быденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписываль за вечерею галушекъ, было бы совершенно невозможное дыло, и потому доброхотныя пожертвованія

зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отиравляль грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа. — а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на илечахъ, опустошать чужіе огороды — и въ бурсѣ появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объ-ѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день авдиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ про-исходилъ изъ устъ. другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія сюртуковъ, простиравшихся по сіе время: слово техническое, означавшее—далѣе иятокъ.

Самое торжественное для семинарін событіе было — вакансін: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усфивали грамматики, философы и богословы. Кто не имълъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиціи, то-есть брались учить или приготовлять датей людей зажиточныхъ. и получали за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на сюртукъ Вся ватага эта тянулась вместе целымъ таборомъ. варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащиль за собою меннокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить саноговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на илечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колфии. безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонъ хуторъ. тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хать, выстроенной поопрятнъе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пъть кантъ. Хозяннъ хаты, какой-нибудь старый козакъ-поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись объими руками, потомъ рыдаль прегорько и говориль, обращаясь къ своей жень: «Жинко! 10, что поютъ школяры, должно-быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть». И целая миска варениковъ валилась въ мешокъ; порядочный кусъ сала, несколько паляницъ, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись такимъ запасомъ, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чемъ далее, однакоже, шли они, темъ более уменьшалась толпа ихъ. Все почти разбродились по домамъ и оставались те, которые имели родительскія гнезда далее другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запастись провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобець.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, онъ непремѣнно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ нрава веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непремённо нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ крупнаго гороху, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобець еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носиль только оселедець, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Быль уже вечерь, когда они своротили съ большой дороги; солнце только-что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча.
куря люльки; риторъ Тиберій Горобець сбивалъ палкою
головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога
шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника.
покрывавшими лугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленыя
и круглыя, какъ куполы, иногда перемежевывали равнину.
Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвавшимъ
житомъ давала знать, что скоро должна появиться какаянибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули
хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только
на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

«Что за чортъ!» сказалъ философъ Хома Брутъ: «сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ».

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

«Ей Богу!» сказалъ опять, остановившись, философъ: «ни чортова кулака не видно».

«А, можетъ-быть, далѣе и попадется какой-нибудь хуторъ», сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тёмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по всёмъ примётамъ, нельзя было ожидать ни звёздъ, ни мёсяца. Бурсаки замётили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогё.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ наконецъ отрывисто: «А гдѣ же дорога?»

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: «Да, ночь темная».

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. Вездъ была одна степь, по которой, казалось, никто не вздилъ.

Путешественники еще сдѣлали усиліе пройти нѣсколько впередъ, но вездѣ была та же дичь. Философъ попробовалъ

перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встрътилъ никакого отвъта. Иъсколько спусти только послышалось слабое стенаніе, похожее на волчій вой.

«Вишь! что туть дёлать?» сказаль философъ.

«А что? оставаться и заночевать въ полѣ!» сказаль богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полиудовую краюху хлѣба и фунта четыре сала, и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиночество. Притомъ, несмотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.

«Нѣтъ, Халява, не можно», сказалъ онъ. «Какъ же, не подкрѣпивъ себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака? Попробуемъ еще: можетъ - быть, набредемъ на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горѣлки удастся вынить на ночь».

При словѣ «горѣлка», богословъ силюнулъ въ сторону и примолвилъ: «Оно, конечно, въ полѣ оставаться нечего».

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой стороны, они отправились бодрѣе и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

«Хуторъ! Ей Богу, хуторъ!» сказалъ философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявній изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ. Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ сливныхъ деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя дощатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами. Звѣзды кое-гдѣ глянули въ это время на небѣ.

«Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!»

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали: «Отвори!»

Дверь въ одной хатъ заскринъла. п. минуту спустя, бурсаки увидъли передъ собою старуху въ нагольномъ тулунъ.

«Кто тамъ?» закричала она, глухо кашляя.

«Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ».

«А что вы за народъ?»

«Да народъ необидчивый: богословъ Халява, философъ Брутъ и риторъ Горобець».

«Не можно», проворчала старуха: «у меня народу полонъ дворъ і всв углы въ хатъ заняты. Куда я васъ дъну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помъщу такихъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ вамъ нътъ мъста».

«Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души пропали ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помъсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, кли какое другое что сдълаемъ.—то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ—вотъ что!»

Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», сказала она, какъ бы размышляя: «я впущу васъ, только положу всъхъ въ разныхъ мъстахъ: а то у меня не будетъ спо-койно на сердцъ, когда будете лежать вмъстъ».

«На то твоя воля; не будемъ прекословить», отвѣчали бурсаки.

Ворота заскрипѣли, и они вошли на дворъ.

«А что, бабуся», сказаль философъ, идя за старухой: «если бы такъ, какъ говорятъ... Ей Богу, въ животъ какъ будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щенка была во рту».

«Вишь, чего захотъть!» сказала старуха: «нътъ, у меня итть ничего такого, и печь не топплась сегодня».

«А мы бы уже за все это,» продолжаль философъ: «расплатились бы завтра, какъ слѣдуетъ — чистаганомъ. Да!» продолжаль онъ тихо: «чорта съ два получинь ты что-нибудь!»

«Ступайте, ступайте! и будьте довольны тёмъ, что даютъ вамъ. Вотъ чортъ тринесъ какихъ нёжныхъ паничей!»

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовалъ запахъ сушеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подтибрить съ воза цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывалъ, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломаннаго колеса, — то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный. и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую комору, философу отвела тоже пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съёлъ карася, осмотрёлъ плетеныя стёны хлёва, толкнулъ ногою въ морду просунувшуюся изъ другого хлёва любопытную свинью и поворотился на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлёвъ.

«А что, бабуся, чего тео́в нужно?» сказаль философъ. Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками. «Эге, ге!» подумаль философъ. «Только нѣтъ, голубушка, устарѣла!»

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.

«Слушай, бабуся!» сказаль философъ: «теперь постъ; а я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскоромиться».

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. «Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Бо-гомъ!» закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Онъ вскочиль на ноги, съ намъреніемъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотвлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замътилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидълъ, что даже голосъ не звучаль изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видълъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ объими руками себя за колѣни, желая удержать ноги; но онъ. къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрфе черкесскаго овгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонв потянулся черный, какъ уголь, лъсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себъ: «Эге, да это въдьма!»

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины — все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ какое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находи-

лась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свътлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мфрф онъ видълъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмъстъ съ сидъвшею на спинъ старухою. Онъ видълъ, какъ, вмъсто мъсяца, свътило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели; онъ видель, какъ изъ-за осоки выилывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему-и вотъ ея лицо, съ глазами, свътлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось: и вотъ она опрокинулась на спину-и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солицемъ по краямъ своей бълой, эластически-нъжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ что: вѣтеръ или музыка: звенитъ, звенитъ и вьется, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелью...

«Что это?» думаль философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бъсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслажденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклятія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнивѣе, вѣдьма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небъ.

«Хорошо же!» подумаль про себя философъ Хома и на-

чалъ почти вслухъ произносить заклятія. Наконецъ, съ быстротою молніп, выпрыгнуль изъ-подъ старухи и вскочиль въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побъжала такъ быстро. что всадникъ едва могъ нереводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ: все было ясно при мъсячномъ, хотя и неполномъ свъть: долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сонвчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на дорогв полвно и началь имъ со всвхъ силь колотить старуху. Дикіе вопли издала она: сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабъе, пріятнъе, чище. и потомъ уже тихо, едва звенъли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головъ мысль: точно ли это старуха? «Охъ, не могу больше!» произнесла она въ изнеможении и упала на землю.

Онъ сталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестѣли золотыя главы вдали кіевскихъ церквей): передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затренеталь, какъ древесный листъ. Хома; жалость и какое-то странное волненіе, и робость, невѣдомыя ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился оѣжать во весь духъ. Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать сеоѣ. что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе итти на хутора и спѣшилъ въ Кіевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ пронешествіи.

Бурсаковъ почти никого не было въ городъ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондиціи, или, просто, безъ всякихъ кондицій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно феть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ иляну, не заплативъ гроша денегъ. Большая, разъѣхав-шаяся хата, въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно

пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всёхъ углахъ и даже ощуналъ всё дыры и западни въ крыше, но нигде не отыскалъ ни куска сала или, по крайней мере, стараго книша, что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе: онъ прошедъ, посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самомъ концѣ съ какою-то молодою вдовою въжелтомъ очипкѣ, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса,— и былъ въ тотъ же день накормленъ ишеничными варениками, курицею... и словомъ — перечесть нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго садика. Въ тотъ же самый вечеръ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы добресть до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъявила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, читалъ одинъ изъ кіевскихъ семинаристовъ: Хома Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ нарочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому-то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ растолковать себъ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поёдетъ.

«Послушай, domine Хома!» сказалъ ректоръ (онъ въ нѣ-

которыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо со своими подчиненными): «тебя никакой чортъ и не спрашиваеть о томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь. да мудрствовать, то прикажу тебя по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будеть ходить».

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случав возложить надежду на свои ноги. Въ раздумьи сходилъ онъ съ крутой лъстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голосъ ректора, дававшаго приказанія своему ключнику и еще кому-то, — въроятно, одному изъ посланныхъ за нимъ отъ сотника.

«Благодари пана за крупу и яйца», говорилъ ректоръ: «и скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислалъ бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, а не то—какъ разъ удеретъ».

«Вишь, чортовъ сынъ!» подумалъ про себя философъ: «пронюхалъ, длинноногій вьюнъ!»

Онъ сошелъ внизъ и увидёлъ кибитку, которую принялъ было сначала за хлёбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дёлё, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экинажъ. въ какомъ жиды полсотнею отправляются вмёстё съ товарами во всё города, гдё только слышитъ ихъ носъ ярмарку. Его ожидало человёкъ шесть здоровыхъ и крёнких козаковъ, уже нёсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкаго сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владёльцу; не-

большіе рубцы говорили, что они бывали когда-то на войнік не безъ славы.

«Что-жъ дѣлать? Чему быть, тому не миновать!» подумаль про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, пропзнесъ громко: «Здравствуйте, братья товарищи!»

«Будь здоровъ, панъ философъ!» отвѣчали нѣкоторые изъ козаковъ.

«Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная!» продолжалъ онъ, влѣзая. «Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцовать можно».

«Да, соразмѣрный экинажъ!» сказалъ одинъ изъ козаковъ, садясь на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею, вмѣсто шапки, которую онъ успѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ съ философомъ полѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, наполненныхъ разною закупкою, сдѣланною въ городѣ.

«Любопытно бы знать», сказаль философъ: «если бы, примѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, положимъ—солью или желѣзными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?»

«Да», сказаль, помодчавь, сидъвшій на облучкъ козакь: «достаточное бы число потребовалось коней».

Послѣ такого удовлетворительнаго отвѣта козакъ почиталъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотвлось узнать обстоятельные, кто таковы быль этоты сотникы, каковы его нравы, что слышно о его дочкы, которая такимы необыкновеннымы образомы возвратилась домой и находилась при смерти, и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какы у нихы и что дылается вы домы. Оны обращался кы нимы сы вопросами; но козаки, вырно, были тоже философы, потому что, вы отвыть на это, молчали и курили люльки, лежа на мышкахы.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на козлахъ возницѣ съ коротенькимъ приказаніемъ: «Смотри, Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подъѣзжать къ

шинку, что на чухрайловской дорогв, то не позабудь остановиться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть».

Послѣ этого онъ заснулъ довольно громко. Вирочемъ, эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполинская брика къ шинку на чухрайловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: «Стой!» Притомъ лошади Оверка были такъ уже пріучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, глѣ жидъ-корчмарь. съ знаками радости, бросился принимать своихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нѣсколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрещеннаго талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ стола; глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушкѣ. И такъ какъ малороссіяне, когда подгуляютъ, непремѣню начнутъ цѣловаться или илакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. «А ну, Спиридъ, почеломкаемся!»— «Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!»

Одинъ козакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъщеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безирестанно утѣшалъ его, говоря: «Не илачь; ей Богу, не илачь! чтò-жъ тутъ?... Ужъ Богъ знаетъ, какъ и чтò такое». Одинъ, по имени Доронгь, сдѣлался презвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомѣ, безпрестанно спрашивалъ его: «Я хотѣлъ бы знать, чему у васъ въ бурсѣ учатъ: тому ли самому, чтò и дъякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?»

«Не спрашивай!» говориль протяжно резонерь: «пусть его тамь будеть, какъ было. Богь уже знаеть, какъ нужно; Богь все знаеть».

«Ивть, я хочу знать», говориль Дорошь: «что тамъ нанисано въ тёхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсёмъ другое, чёмъ у дьяка».

«О Боже мой, Боже мой!» говориль этоть почтенный наставникь: «и на что такое говорить? Такъ уже воля Божіл ноложила. Уже что Богь даль, того не можно перемѣнить».

«Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ бурсу, ей Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь?—Всему выучусь, всему!»

«О, Боже-жъ мой, Боже мой!..» говориль утѣшитель и спустиль свою голову на столь, потому что совершенно быль не въ силахъ держать ее долѣе на плечахъ. Прочіе козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтитъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположение головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: «Что-жъты, дядько, расплакался?» сказалъ онъ: «я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?»

«Пустимъ его на волю!» отозвались нѣкоторые: «вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ».

«О, Боже-жъ мой! Боже мой!» произнесъ утѣшитель, поднявъ свою голову: «отпустите его! Пусть идетъ себѣ!»

И козаки уже хотѣли сами вывесть его въ чистое поле; но тотъ, который показалъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: «Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...»

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно отправляться далье въ дорогу. Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и наптвая птсню, которой слова и смыслъ врядъ ли бы кто разобралъ. Проколе-

сивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они наконецъ спустились съ крутой горы въ долину, и философъ замѣтилъ по сторонамъ тянувшійся частоколь или илетень, съ низенькими деревьями и выказывавшимися изъ-за нихъ крышами. Это было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь: небеса были темны, и маленькія звіздочки мелькали кое-гдв. Ни въ одной хатв не видно было огня. Они взъфхали, въ сопревождении собачьяго лая, на дворъ. Съ объихъ сторонъ были замътны крытые соломою саран и домики; одинъ изъ нихъ. находившійся какъ разъ посерединъ противъ воротъ, былъ болье другихъ и служиль, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брика остаповилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путещественники наши отправились спать. Философъ хотёлъ. однакоже, нъсколько осмотръть снаружи панскіе хоромы; но. какъ онъ ни пялилъ свои глаза. ничто не могло означиться въ ясномъ видь: вмъсто дома представлялся ему медвъдь: изъ трубы делался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошель спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ движеніп: въ ночь умерла панночка. Слуги б'єгали впопыхахъ взадъ и внередъ; старухи нѣкоторыя илакали: толпа любопытныхъ глядъла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла что-нибудь увидьть. Философъ началъ на досугь осматривать тъ мъста, которыя онъ не могъ разглядіть ночью. Панскій домъ быль низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Малороссін; онъ быль покрыть соломою; маленькій, острый п высокій фронтонъ съ окошкомъ, похожимъ на поднятый кверху глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми цвътами и красными полумъсяцами; онъ былъ утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками по объимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были навъсы на та-

кихъ же столбикахъ, индъ витыхъ. Высокая груша съ нирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленъла передъ домомъ. Нъсколько амбаровъ въ два ряда стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками два погреба, одинъ напротивъ другого, крытые также соломою. Треугольная стіна каждаго изъ нихъ была снабжена низенького дверью и размалевана разными изображеніями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на бочкъ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: «Все вынью!» На другой фляжка, сулен и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, отоны и надпись: «Вино-козацкая потвха». Съ чердака одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окнъ. барабанъ и мъдныя трубы. У воротъ стояли двъ нушки. Все показывало, что хозяннъ дома любилъ повеселиться и дворъ часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились двъ вътряныя мельницы. Позади дома или сады, и сквозь верхушки деревъ видны были однъ только темныя шляпки трубъ скрывавшихся въ зеленой гущъ хатъ. Все селеніе помъщалось на широкомъ и ровномъ уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При взглядь на нее снизу, она казалась еще круче, и на высокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли тощаго бурьяна и чернъли на свътломъ небъ; обнаженный глинистый видъ ся навувалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промоннами и проточинами. На крутомъ косогоръ ея въ двухъ мъстахъ торчали двъ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вътви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями съ насыпною землей. Яблоки, сбиваемыя вътромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вилась по всей горъ дорога и, опустившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ изм'трилъ страшную круть ся и вспомнилъ вчеращнее путешествіе, то рёшиль, что или у нана были слишкомъ

умныя лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣнкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣстѣ съ неизмѣримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмѣстѣ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнѣла по мѣрѣ отдаленія, и цѣлые ряды селеній синѣли вдали, хотя разстояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣтною вдали полосою горѣлъ и темнѣлъ Днѣпръ.

«Эхъ. славное мѣсто!» сказалъ философъ: «вотъ тутъ бы жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ тенетами или съ ружьемъ за стрепетами и крольшненами! Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же можно насушить и продать въ городъ множество или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фруктовъ ни съ какимъ пѣнникомъ не сравнится. Да не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда».

Онъ примътилъ за плетнемъ маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ машинально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, а потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечѣ довольно крѣпкую руку.

Позади его стояль тоть самый старый козакъ, который вчера такъ горько собользноваль о смерти отца и матери и о своемъ одиночествъ.

«Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ хутора!» говорилъ онъ: «тутъ не такое заведеніе, чтобы можно было убѣжать; да и дороги для пѣшехода плохи; а ступай лучше къ пану; онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣтлицѣ».

«Пейд мъ! Что-жъ... я съ удовольствіемъ», сказалъ философъ, и отправился вследъ за козакомъ. Сотникъ, уже престарълый, съ сѣдыми усами и съ выраженіемъ мрачной грусти, сидѣлъ передъ столомъ въ свѣтлицѣ, подперши ооѣими руками голову. Ему было около иятидесяти лѣтъ; но глубокое уныніе на лицѣ и какой-то блѣлно-тощій цвѣтъ показывали, что душа его была убита и разрушена вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнъ исчезли навѣки. Когда взошелъ Хома вмѣстѣ съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку и слетка кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтительно остановились у дверей.

«Кто ты, и откудова, и какого званія, добрый человѣкъ?» сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

«Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ...»

«А кто былъ твой отецъ?»

«Не знаю, вельможный панъ».

«А мать твоя?»

«И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила,—ей Богу, добродію, не знаю».

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости.

«Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?»

«Не знакомился, вельможный панъ, ей Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!»

«Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назначила читать?»

Философъ пожалъ плечами: «Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подчасъ захочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не разберетъ; и пословица говоритъ: «Скачи, враже, якъ панъ каже».

«Да не врешь ли ты, панъ философъ?»

«Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громомъ такъ и хлопнетъ, если лгу».

«Если бы только минуточкой долже прожила ты», грустно сказаль сотникь: «то, вфрно бы, я узналь все, «Никому не давай читать по меж, но пошли, тату, сей же часъ въ кіевскую семинарію и привези бурсака Хому Брута: пусть три ночи молится по гржшной душж моей. Онъ знасть...» А что такое знасть, я уже не услышаль: она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человысь, вфрно, извъстень святою жизнію своею и богоугодными дълами, и она, можеть-быть, наслышалась о тебь».

«Кто? Я?» сказаль бурсакъ, отступивши отъ изумленія. «Я святой жизни?» произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. «Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите! Да я. — хоть оно непристойно сказать, —ходиль къ булочницѣ противъ самаго страстного четверга».

«Ну... върно, уже недаромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дъло».

«Я бы сказаль на это вашей милости... Оно, конечно. всякій человѣкъ, вразумленный святому писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличнѣе бы требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они народъ толкоший и знаютъ, какъ все это уже дѣлается; а я... Да у меня и голосъ не такой, и самъ я—чортъ знаетъ что. Никакого виду съ меня нѣтъ».

«Ужъ какъ ты себѣ хочешь, только я все, что завѣщала миѣ моя голубка, исполню, ничего не пожалѣя. И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слѣдуетъ, надъ нею молитвы, то я награжу тебя; а не то—и самому чорту не совѣтую разсердить меня».

Последнія слова произнесены были сотникомъ такъ крешко, что философъ понялъ вполне ихъ значеніе.

«Ступай за мною!» сказаль сотникъ.

Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъто безотчетнымъ страхомъ переступилъ черезъ порогъ.

Весь польбыль устлань красною китайкой. Въ углу, подъ

образами, на высокомъ столѣ, лежало тѣло умершей, на одъялѣ изъ синяго бархата, убранномъ золотою бахромою и кистями. Высокія восковыя свѣчи, увитыя калиною, стояли въ ногахъ и въ головахъ, изливая свой мутный, терявшійся въ дневномъ сіяніи, свѣтъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣшнымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ нею, обратясь спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, которыя онъ услышалъ:

«Я не о томъ жалью, моя наимильншая мнь дочь, что ты во цвете леть своихъ, не доживъ положеннаго века, на печаль и горесть мив, оставила землю; я о томъ жалью, моя голубонька. что не знаю того, кто быль, лютый врагь мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказалъ чтонибудь непріятное о тебѣ, то, клянусь Богомъ, не увидѣлъ бы онъ больше своихъ детей, если онъ такъ же старъ, какъ н я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на порѣ лѣтъ, и тѣло его было бы выброшено на съѣденіе итицамъ и звърямъ степнымъ! Но горе мнъ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной вѣкъ свой безъ потѣхи, утирая полою дробныя слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будеть веселиться и втайнь посмываться нады хилымы старцемъ...»

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрѣшившаяся цѣлымъ потопомъ слезъ.

Философъ быль тронутъ такою безутѣшною печалью; онъ закашлялъ и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ свой голосъ.

Сотникъ оборотился и указалъ ему мѣсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ налоемъ, на которомъ лежали книги.

«Три ночи какъ-нибудь отработаю», подумалъ философъ: «за то панъ набъетъ мнѣ оба кармана чистыми червонцами».

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись, принялся

читать, не ебращая никакого вниманія на сторону и не різнаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Онъ замѣтилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно поворотилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую, и...

Трепеть пробъжаль по его жиламъ: передъ нимъ лежала грасавица, какая когда-либо бывала на земль. Казалось. никогда еще черты лица не были образованы въ такой ръзкой и вивств гармонической красотв. Она лежала, какъ живая: чело прекрасное, изжное, какъ сиъгъ, какъ серебро. казалось, мыслило: брови-ночь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами: а ръсницы, упавшія стрълами на щеки, нылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста — рубины, готовые усміхнуться смахомъ блаженства, потономъ радости... По въ нихъ же, въ тахъ же самыхъ чертахъ, онъ видълъ что-то страшно-произительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болвзненно ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толны запълъ ктонибудь ифеню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшнознакомое показалось въ лицъ ея. «Въдьма!» вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, побледнълъ весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая вѣдьма, которую убиль онь!

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ и чувствовалъ на плечѣ своемъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тѣснаго дома умершей. Церковъ деревянная, почернѣвшая, убранная зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами, упыло стояла почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свѣчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили посередниѣ, противъ самаго алтаря. Старый сотникъ поцѣловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и вышелъ вмѣстѣ съ но-

сильщиками вонъ, давъ повелѣніе хорошенько пакормить философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкѣ, что обыкновенно дѣлаютъ малороссіяне увидѣвши мертвеца.

Голодъ, который въ это время началъ чувствовать философъ. заставилъ его на нѣсколько минутъ позабыть вовсе объ умершей Скоро вся дворня мало-по-малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее на клубъ куда стекалось все, что ни обитало во дворъ, считая въ это число и собакъ, приходившихъ съ машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни быль посылаемь и по какой бы то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкв и выкурить люльку. Всв холостяки, жившіе въ домв, щеголявшіе въ козацкихъ свиткахъ, лежали здёсь почти цёлый день на лавкъ, подъ лавкою, на печкъ-однимъ словомъ, гдъ только можно было сыскать удобное мъсто для лежанья. Притомъ всякій вічно позабываль въ кухні пли шапку, или кнуть для чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время ужина, когда приходиль и табунщикъ, усивышій загнать своихъ лошадей въ загенъ, и погонщикъ, приводивній коровъ для дойки, и вст тт, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидеть. За ужиномъ болтовня овладъвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто виделъ волка. Тутъ было множество бонмотистовъ, въ которыхъ между малороссіянами нътъ недостатка.

Философъ усёлся вмёстё съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухё, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очинкё высунулась изъ дверей, держа въ обёнхъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимф-

ніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немного медленнѣе, и волчій голодъ всего этого собранія немного утишился, многіе начали заговаривать. Разговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

«Правда ли», сказаль одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговинъ и мѣдныхъ о́ляхъ, что о́ылъ похожъ на лавку мелкой торговки: «правда ли, что панночка, не тѣмъ о́удь помянута, зналась съ нечистымъ?»

«Кто? Панночка?» сказаль Дорошь, уже знакомый прежде нашему философу: «да она была цълая въдьма! Я присягну. что въдьма!»

«Полно, полно, Дорошъ», сказалъ другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: «это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать».—Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать: онъ только-что передъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, наклонившись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

«Что ты хочешь? Чтобы я молчаль?» сказаль онъ: «да она на мнъ самомъ ъздила! Ей Богу, ъздила!»

«А что, дядько?» сказаль молодой овчарь съ пуговицами: «можно ли узнать по какимъ-нибудь примътамъ въдьму?»

«Нельзя», отвічаль Дорошь: «никакъ не узнаешь; хоть всі псалтыри перечитай, то не узнаешь».

«Можно, можно, Дорошъ: не говори этого», произнесъ прежній утвинитель: «уже Богъ не даромъ далъ всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорять, что у въдьмы есть маленькій хвостикъ».

«Когда стара баба, то и въдьма», сказалъ хладнокровно съдой козакъ.

«(). ужъ хороши и вы!» подхватила баба, которая подливаль въ то время свѣжихъ галушекъ въ очистившійся горшокъ: «настоящіе толстые кабаны!»

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозвание

Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а по-гонщикъ скотины пустилѣ такой густой смѣхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудиль непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельнье про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерію, обратился къ сосъду своему съ такими словами: «Я хотыть спросить, почему все это сословіе, что сидить за ужиномъ, считаеть панночку въдьмою? Что-жъ, развъ она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?»

«Было всякаго», отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожилъ на лопату.

- «А кто не припомнить псаря Микиту,» или того»...
- «А что-жъ такое псарь Микита?» сказалъ философъ.
- «Стой! я разскажу про неаря Микиту, сказалъ Дорошъ.
- «Я разскажу про Мпкиту», отвѣчалъ табунщикъ: «потому что онъ былъ мой кумъ».
  - «Я разскажу про Микиту», сказалъ Спиридъ.
- «Пускай, пускай Спиридь разскажеть!» закричала толна. Спиридь началь: «Ты, пань философъ Хома, не зналь Микиты. Эхъ, какой рѣдкій быль человѣкъ! Собаку каждую онь, бывало, такъ знаеть, какъ родного отца. Теперешній псарь Микола, что сидить третьимь за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣеть свое дѣло, но онъ противъ него дрянь, помон».

«Ты хорошо разсказываешь, хорошо!» сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.

Спиридъ продолжалъ: «Зайца увидитъ скорѣе, чѣмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистнетъ: «а ну, Разбой! а ну, Быстрая!» а самъ на конѣ во всю прыть,—и уже разсказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свистнетъ вдругъ, какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ недавняго времени началь онъ заглядываться безпрестанно на панночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только пропалъ человѣкъ, обабился совсѣмъ; сдѣлался. чортъ знаетъ что, пфу! непристойно сказать».

«Хорошо», сказалъ Дорошъ.

«Какъ только нанночка, бывало, взглянетъ на него, то н повода изъ рукъ пускаетъ. Разбоя зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни въсть что дълаетъ. Одинъ разъ нанночка иришла на конюшню, гдв онъ чистиль коня.—«Дай», говоритъ. «Микитка, я положу на тебя свою ножку». А онъ. дурень, и радъ тому: говоритъ, что «не только ножку, но и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и какъ увидълъ онъ ея нагую, полную и бълую ножку. то. говоритъ, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнулъ спину и, схвативши объими руками за нагія ея ножки, пошель скакать, какъ конь, по всему полю, и куда они вздили. онъ ничего не могъ сказать: только воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щенка: и когда разъ пришли на конюшню, то вмёсто его лежала только куча золы да пустое ведро: сгориль совеймы, сториль самы собою. А такой быль исарь, какого на всемь свътъ не можно найти».

Когда Спиридъ окончилъ разсказъ свой, со всѣхъ сторонъ ношли толки о достоинствахъ бывшаго исаря.

«А про Шенчиху ты не слышаль?» сказаль Дорошь, обращаясь къ Хомъ.

«Httb».

«Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учатъ. Ну, слушай. У насъ есть на селѣ козакъ Шептунъ, — хорошій козакъ! Онъ любитъ иногда украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ въ хатѣ, на лавкѣ; или нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шептунъ на дворѣ...»

«И не на лавкъ, а на полу легла Шепчиха», подхватила баба, етоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядъть на нее, потомъ поглядъть впизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: «Когда скину съ тебя при всъхъ исподницу, то не хорошо будетъ».

Это предостережение имъло свое дъйствие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила ръчи.

Дорошъ продолжалъ: «А въ люлькъ, висъвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шенчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за дверью скребется собака и вость такъ, хоть изъ хаты бѣги. Она испугалась, нбо бабы-такой глуный народъ, что высунь ей подъ-вечеръ изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ въ нятки. Однакожъ думаетъ: «Дай-ка я ударю по мордъ проклятую собаку, авось-либо перестанеть выть», - и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не усибла она немного отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо къ дътской люлькъ. Шенчиха видитъ, что это уже не собака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ такомъ видь, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горыли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить изъ него кровь. Шенчиха только закричала: «Охъ, лишечко!» да изъ хаты. Только видить, что въ съняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидить и дрожить глупая баба; а потомъ видить, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глуную бабу кусать. Уже Шентунъ поутру вытащиль оттуда свою жинку, всю искусанную и посинванную; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и обольщенія бывають! Оно хоть и панскаго номету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма».

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать.

Къ тому въдьма, въ видъ скирды съна, прітхала къ самымъ дверямъ хаты; у другого украла шапку или трубку; у многихъ дъвокъ на сель отръзала косу; у другихъ вынила по нъскольку ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что заболталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся пли на кухнѣ, пли въ сараяхъ, пли среди двора.

«А ну, панъ Хома! теперь и намъ пора итти къ покойницѣ», сказалъ сѣдой козакъ. обратившись къ философу, п всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридъ и Дорошъ. отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли ихъ палки.

Философъ. несмотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайнѣ подступавшую робость, по мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщенной церкви. Разсказы и странныя исторіи, слышанные имъ, номогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ подъ тыномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженнѣе. Они вступили наконецъ за ветхую церковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и вступили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію нана.

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвпулъ, потомъ потянулся, потомъ фукнулъ въ обѣ руки и наконецъ уже осмотрѣлся. Посрединѣ стоялъ черный гробъ; свѣчи теплились предъ темными образами: свѣтъ отъ нихъ освѣщалъ телько иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная

рѣзьба его, покрытая золотомъ, еще блестѣла однѣми только искрами: позолота въ одномъ мѣстѣ опала, въ другомъ вовсе почернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлся. «Что жъ?» сказалъ онъ: «чего тутъ бояться? Человѣкъ притти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и выходцевъ съ того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю, то они меня и нальцемъ не тронутъ. Ничего!» повторилъ онъ, махнувъ рукою: «будемъ читать». Подходя къ клиросу, увидѣлъ онъ нѣсколько связокъ свѣчей. «Это хорошо», подумалъ философъ: «нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмѣ Божіемъ не можно люльки выкурить!»

И онъ принялся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ, налоямъ и образамъ, не жалѣе ихъ нимало, и скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачные образа глядѣли угрюмѣй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостію посмотрѣлъ въ лицо умершей — и не могъ не зажмурить, нѣсколько вздрогнувши, своихъ глазъ: такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отворотился и хотѣлъ отойти; но, по странному любопытству, по странному поперечивающему себѣ чувству, не оставляющему человѣка, особенно во время страха, онъ не утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и. потомъ, ощутивши тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была нѣсколько безобразнѣе. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ рѣсницы праваго глаза ея покатилась слеза, и когда она остановилась на щекѣ, то онъ различилъ ясно, что это была капля крови.

Онъ посивино отошель къ клиросу, развернулъ книгу и, чтобы болве ободрить себя, началъ читать самымъ громкимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ церковныя деревянныя ствик, давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинв и казался насколько дикимъ даже самому чтену. «Чего бояться?» думалъ онъ между тамъ самъ про себя: «ввдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова. Пусть лежить! Да и что я за козакъ, когда бы устращился? Ну, выпиль лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хорошій табакъ!» Однакоже, перелистывая каждую страницу, онъ посматривалъ искоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шентало ему: «Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба!»

Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно: свѣчи лили цѣлый потопъ свѣта. Страшна освѣщенная церковь ночью, съ мертвымъ тѣломъ и безъ души людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ исть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но чрезъ каждую минуту обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: «Что, если подымется, если встанетъ она?»

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ. какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ углу! Чуть только слышался легкій трескъ какой-нибуль отдаленной свѣчки. или слабый, слегка хлоннувшій звукъ восковой канли, падавшей на полъ.

«Ну, если подымется?...»

Она приподняла голову...

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежитъ, а сидитъ въ своемъ гроот. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на грооъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ оы желая поймать кого-нибудь.

Она илеть прямо къ нему. Въ страхѣ, очертиль онъ около

себя кругъ: съ усиліемъ началъ читать молитвы и произпосить заклинанія, которымъ научилъ его одинъ монахъ, видъвшій всю жизнь свою въдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертв; но видно было, что не пмвла силь переступить ее, и вся посинвла, какъ человвкъ, уже несколько дней умершій. Хома не имвль духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами възубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего съ общенствомъ, — что выразило ея задрожавшее лицо, — обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столиъ и уголъ, стараясь поймать Хому. Наконецъ. остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въсвой гробъ.

Философъ все еще не могъ придти въ себя и со страхомъ поглядываль на это тёсное жилище вёдьмы. Наконецъ гробъ вдругъ сорвался съ своего мёста и со свистомъ началъ летать по всей церкви, крестя во всёхъ направленіяхъ воздухъ. Философъ видёлъ его почти надъ головою, но вмёстё съ тёмъ видёлъ, что онъ не могъ зацёнить круга, имъ начерченнаго, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на срединё церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ опять поднялся изъ него синій, позеленёвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пётуха: трупъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и потъ катился градомъ; но. ободренный ивтушьимъ крикомъ, онъ дочитывалъ быстрям листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При первой зарв пришли смфнить его дьячокъ и сфдой Явтухъ. который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго старосты.

Пришедши на отдаленный ночлеть, философъ долго не могъ заснуть: но усталость одольла, и онъ просналь до объда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось ему происходившимъ во снѣ. Ему дали, для подкръпленія силъ, кварту горълки. За объдомъ опъ скоро развязался, присовокупилъ кое къ чему замѣчанія, и съѣлъ почти одинъ

товольно большого поросенка; но однакоже о своемъ событіи въ церкви онъ не рѣшался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытныхъ отвѣчалъ: «Да, были всякія чудеса». Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ сторону.

Посла обада философъ быль совершенно въ духа. Онъ усивль обходить все селеніе, перезнакомиться почти со всіми: изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спинь, когда онъ вздумаль было пощунать и полюбонытствовать, изъ какой матерін у нея была сорочка и плахта. Но чемъ боле время близилось къ вечеру, темъ задумчивее становился философъ. За часъ до ужина вся почти дворня собиралась играть въ кашу, или въ крагли. - родъ кеглей, гдъ, вмъсто шаровъ. унотребляются длинныя палки, и выигравийй имветь право провзжаться на другомъ верхомъ. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщикъ, широкій. какъ блинъ, вз. гвзалъ верхомъ на свиного пастуха, тщедущнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою сиину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: «Экой здоровый быкъ!» У порога кухни сидъли тъ. которые были посолиднъе. Они глядын чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда. когда молодежь отъ души см'вялась какому-нибудь острому елову погонщика, или Спирида. Хома напрасно старался вмЪшаться въ эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидъла въ его головъ. За вечерей сколько ни старалея онъ развеселить себя, но страхъ загорался въ немъ вмъсть съ тьмою, распростиравшеюся по небу.

«А ну, пера намъ, панъ бурсакъ!» сказалъ ему знакомый съдой козакъ, подымаясь съ мъста вмъстъ съ Дорошемъ: «поидемъ на работу».

Хому онять такимъ же самымъ образомъ отвели въ цер-

ковь: опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внѣдряться снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угрожающей тишинъ и неподвижности среди церкви.

«Что-жъ?» произнесъ онъ: «теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да. оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно».

Онъ посившно сталъ на клиросъ, очертилъ около себя кругъ, произнесъ ифсколько заклинаній и началъ читать громко, рашась не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читаль онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынуль изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертв и вперилъ на него мертвые, позеленъвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать громче свои молитвы и заклятья и слышаль, какъ трупъ опять удариль зубами и замахаль руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидълъ онъ, что трупъ не тамъ ловилъ его, гдв стоялъ онъ, и, какъ видно, не могъ видъть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами странныя слова; хринло всхлинывали они, какъ клокотанье кинящей смолы. Что значили они, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ понялъ, что она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошель по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желѣзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желѣзу и какъ несмѣтная сила громила въ двери и хотѣла вломиться. Сильно у него билось во все время сердце: за-

т гуривъ глаза, все читаль онъ заклятья и молитвы. Назавець, вдругъ что-то засвистало вдали: это быль отдаленчый крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ.

Вошедшіе смінить его нашли его едва жива; онъ оперся сийною объ стіну и, вынуча глаза, глядыть неподвижно на пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были подлерживать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, сиъ встряхнулся и вельть себі подать кварту горыки. Выпивши ее, онъ пригладиль на голові своей волосы и сказаль: «Много на світі всякой дряни водится! А страхи такіе случаются, ну...» При этомъ философъ махнуль рукою.

Собравшіеся вокругь него потупили головы, услышавъ гакія слова. Даже небольшой мальчинка, котораго вся дворня почитала въ прав'в уподномочивать вм'єсто себя, когда діжо пьто къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, таже этотъ б'ядный мальчишка тоже разинуль ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсъмъ пожилая бабенка, въ илотно обтянутой запаскъ, выказывавшей ся круглый и кръпкій станъ, помощница старой кухарки, ко-кетка страшная, которая всегда находила что-нибудь при-инилить къ своему очинку: или кусокъ ленточки, или гвозчику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

«Здравствуй, Хома!» сказала она, увидъвъ философа. «Ай. ай, ай! что это съ тобою?» вскрикнула она, всилеснувъ руками.

«Какъ что, глупая баба?»

«Ахъ. Боже мой! да ты весь носъдълъ!»

«Эге, ге! Да она правду говорить!» произнесь Спиридь. всматриваясь въ него пристал: го. «Ты. точно, посъдъль, какъ чашъ старый Явтухъ!»

философъ, услышавни это, побѣжаль опрометью въ кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканцый мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ когорымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда изъ нагидокъ, показывавния назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Опъ съ ужасомъ увидълъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побълъла.

Повъсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. «Попду къ пану», сказалъ онъ наконецъ: «разскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ».

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панскаго дома.

Сотникъ сидълъ почти неподвиженъ въ своей свътлицъ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрътиль прежде на его лицъ, сохранялась въ немъ и донынъ. Только щеки его опали гораздо болъе прежняго. Замътно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блъдность придавала ему какую-то каменную неполвижность.

«Здравствуй, небоже!» произнесъ онъ. увидѣвъ Хому. остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. «Что̀. какъ идетъ у тебя? Все благополучно?»

«Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина волится. что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несутъ».

«Какъ такъ?»

«Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станетъ прекословить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу...»

«Что же дочка?»

«Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задаетъ, что никакое писаніе не учитывается».

«Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душъ своей и хотъла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе».

«Власть ваша, панъ: ей Богу, невмоготу!»

«Читай, читай!» продолжаль темъ же увещательнымь го-

досомъ сотникъ: «тебѣ одна ночь теперь осталась: ты сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя».

«Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь. панъ, а я не буду читать!» произнесъ Хома рѣшительно.

«Слушай, философъ!» сказалъ сотникъ, и голосъ его сдълался кръпокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дълать въ вашей бурсъ, а уменя не такъ: я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь ли ты, что такое хорошіе кожаные канчуки?»

«Какъ не знать!» сказалъ философъ, понизивъ голосъ: «всякому извъстно, что такое кожаные канчуки: при большомъ количествъ—вещь нестериимая».

«Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлонцы мон умѣютъ парить!» сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣное выраженіе, обнаружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный только на время горестью. «У меня прежде выпарятъ, потомъ всирыснутъ горѣлкою, а послѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь — не встанешь, а исправишь — тысяча червонныхъ!»

«Ого. го! да это хватъ!» подумалъ философъ, выходя: «съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ навострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положиль непремѣнно бѣжать. Онъ выжидаль только послѣобѣденнаго часа, когда вся дворня имѣла обыкновеніе забираться въ сѣно подъ сараями и, открывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дѣлалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконець, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, куда, ему казалось, удобиће и незамітніве было біжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало-быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тайному презиріятію. Выключая только одной дорожки, про-

топтанной по хозяйственной надобности. все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цвикими розовыми шишками. Хмель покрывалъ, какъ будто свтью, вершину всего этого пестраго собранія деревъ и кустарниковъ и составлялъ надъ ними крышу, напяливщуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, щелъ цѣлый лѣсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любонытствовалъ заглядывать, и коса разлетѣлась бы вдребезги, если бы захотѣла коснуться лезвеемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотвлъ перешагнуть черезъ плетень. зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилинала къ землѣ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещалъ въ уши какой-то голосъ: «Куда. куда?» Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, безпрестанно спотыкаясь о старые кории и давя ногами кротовъ. Онъ виделъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стонло перебъжать поле, за которымъ чернълъ густой терновникъ, гдф онъ считалъ себя безопаснымъ, и, пройдя который, онъ, по предположению своему, думалъ встрътить дорогу прямо въ Кісвъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникъ. Сквозь терновникъ онъ пролъзъ, оставивъ вмъсто пошлины, куски своего сюртука на каждомъ остромъ шинѣ, и очутился на небольшой лощинь. Верба раздълившимися вътвями преклонялась индъ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ чистый, какъ серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что онъ чувствоваль жажду нестериимую. «Добрая вода!» сказаль онь, утирая губы: «туть бы можно отдохнуть».

«Натъ, лучше побажимъ впередъ: неравно будетъ погоня!»

Эти елова раздались у него надъ ущами. Овъ оглянулся поредъ нимъ стоялъ Явтухъ.

«Чортовъ Явтухъ!» подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: «я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебъ, побилъ бы дубовымъ бревномъ».

«Напрасно даль ты такой крюкъ», продолжаль Явтухъ: «гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шель я прямо мимо конюшии. Да притомъ и сюртука жаль. А сукно корошее. Почемъ платилъ за аршинъ? Однакожъ, погуляли товольно: пора и домой».

Философъ, почесываясь, нобрель за Явтухомъ, «Теперь проклятая въдьма задастъ мнв пфейферу!» подумаль онъ. «Да, впрочемь, что я въ самомъ дълъ? Чего боюсь? Развъ и не козакъ? Въдь читалъ же двъ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая въдьма порядочно гръховъ налълала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ».

Такія размышлевія занимали его, когда онъ вступаль из панскій дворъ. Ободривши себя такими замічаніями, онъ упросиль Дороша, который, посредствомь протекцін ключника, имълъ иногда входъ въ нанскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, съвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги. закричаль: «Музыкантовь! непремвено музыкантовъ!» и. не дождавшись музыкантовъ, пустилел среди двора на расчищенномъ мъсть отилясывать тронака. Онъ танцовалъ до тъхъ поръ, пока не наступило время полдника, и двория, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, илюнула и поила прочь, сказавин: «Вотъ это какъ долго танцуеть человъкъ!» Наконецъ, философъ тутъ же легь спать, и гоорын ушатъ холодной воды могъ только пробудить его ть ужину. За ужиномъ онъ говориль о томъ, что тано козакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на CBLTb.

«Пора», спазаль Явтухъ: «понтемъ».

«Синчка тебф въ языкъ, проклятый кнуръ!» подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: «Пойдемъ!»

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядываль по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки выли вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшенъ.

«Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ», сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ея ветхіе деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владътель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозновнакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посерединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. «Не побоюсь; ей Богу, не побоюсь!» сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи тренетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что инсано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лоннула желѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ. чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись рядъ о рядъ. въ судорогахъ задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, понадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петлей, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышель изъ головы последній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читаль, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышаль, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не заценляя его концами крыль и отвратительныхъ хвостовъ. Не имель духу разглядеть онъ ихъ: виделъ только, какъ во всю стену стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лесу; сквозь сеть волосъ глядели страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухе что-то въ виде огромнаго пузыря, съ тысячью протянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ: черная земля висела на нихъ клоками. Всё глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. «Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!» раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косоланаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣнкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинныя вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

«Подымите мнѣ вѣки: не вижу!» сказаль подземнымъ голосомъ Вій,—и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

«Не гляди!» шеннулъ какой-то внутренній голосъ философу. Не вытериклъ онъ, и глянулъ.

«Вотъ онъ!» закричалъ Вій, и уставиль на него желѣзный палецъ. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и туть же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался ивтушій крикъ. Это быль уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорве выле-

твть; но не туть-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого посрамленья Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперь къ ней дороги.

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участи философа Хомы, то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ, его сдѣлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

«Ты слышаль, что случилось съ Хомою?» сказаль, подошедши къ нему, Тиберій Горобець, который въ то время быль уже философъ и носиль свѣжіе усы.

«Такъ ему Богъ далъ», сказалъ звонарь Халява. «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!»

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъявилъ готовность.

«Славный быль человѣкъ Хома!» сказаль звонарь, когда хромой шинкарь поставиль передъ нимъ третью кружку. «Знатный былъ человѣкъ! А пропаль ни за что».

«А я знаю, почему пропаль онь: оттого, что побоялся; а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже

все это. Вѣдь у насъ, въ Кіевѣ, всѣ о́ао́ы, которыя сидять на о́азарѣ, всѣ—вѣдьмы».

На это звонарь кивнуль головою възнакъ согласія. Но замѣтивши, что языкъ его не могь произнести ни одного слова, онъ осторожно всталь изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ о́урьянѣ; при чемъ не позабылъ, по прежнем привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валявшуюся на лавкѣ.



## повъсть

о томъ, нанъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.

## ГЛАВА І.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнъйшая! А какія смушки! Фу, ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомь! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ, —особенно, если онъ станетъ съ къмъ-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объёденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! отчего же это у меня нѣтъ такой бекеши! Онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агавія Өедосъевна не ъздила въ Кіевъ. Вы знаете Агавію Өедосъевну? Та самая, что откусила ухо у засъдателя.

Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородъ! Вокругъ него, со всъхъ сторонъ, навъсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навъсомъ вездъ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдълается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкъ и отдыхаетъ подъ навъсомъ, и глядитъ, что дълается во дворъ и на улицъ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами! Отворите только окно — такъ вътви сами и врываются въ комнату. Это все передъ домомъ; а посмотръли бы, что у него въ саду! Чего тамъ нътъ? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни: это его любимое кушанье. Какъ только отобъдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гаикѣ принести двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гаикѣ принести чернильницу и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надиисъ надъ бумажкою съ сѣменами: «Сія дыня съѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то».

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да. домишко очень недуренъ. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны однѣ только крыши, посаженныя одна на другую. что весьма походитъ на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія на деревѣ. Впрочемъ крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревъ мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда ѣдетъ изъ Хорола, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопонъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колио́ердѣ, когда соберется у него человѣкъ пятокъ гостей, всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ. кто о́ы такъ исполнялъ долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болве десяти льтъ, какъ онъ овдовълъ. Дътей у него не было. У Ганки есть дъти и бъгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Ганка у него носитъ ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого же сундука, что стоитъ въ его спальнъ, и отъ средней коморы ключъ Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любитъ никого

туда пускать. Ганка—дѣвка здоровая, ходитъ въ запаскѣ, съ свѣжими икрами и щеками.

А какой богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Взошедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланявшись на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утериитъ, чтобъ не обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. «Здорово, небого!»\*) обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, сшитомъ изъ заплатъ платъѣ. «Откуда ты, оѣлная?»

«Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не имла, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти».

«Бѣдная головушка! чего-жъ ты пришла сюда?»

«А такъ, наночку, милостыни просить, не дастъ ли ктоиибудь хоть на хлёбъ».

«Гм! что-жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?» обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

«Какъ не хотъть! Голодна, какъ собака».

»Гм!» отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. «Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?»

«Да все, что милость ваша дасть, всемь буду довольна».

«Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?»

«Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо». При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

«Ну, ступай же съ Богомъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. «Чего-жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?»

И. обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ вынить рюмку водки къ соседу Ивану Никифоровичу, или къ судъе, или къ городничему.

Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь

<sup>\*)</sup> Бъдная.

ствласть подарокъ, или гостиненъ. Это ему очень иравится.

Очень хорошій также челов'ять Иванъ Никифоровичь. Его дворъ возл'є двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріятели, какихъ св'єть не производиль. Антонъ Прокофьевичь Пупонузь, который до сихъ поръ еще ходить въ коричневомъ сюртукт съ голубыми рукавами и объдаеть по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется.

Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хоти проговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имълъ и намъренія жениться. Откуда выходятъ всё эти силетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелъпа и вмъстъ гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ просъвъщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнънія, извъстно, что у однъхъ только въдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Въдьмы, впрочемъ, принадлежатъ болъе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненія. Иванъ Ивановичъ имѣстъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. Господи, какъ онъ говорить! Это ощущеніе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищуть въ головѣ или погихоньку проводять пальцемъ по вашей ияткѣ. Слушаешь, слушаешь—и голову повѣсишь. Пріятно! чрезвычайно пріятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчить: но за то, если влѣпитъ словцо, то держись только: оторѣсть лучше всякой оритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Піккифоровичъ, немпото ниже, но за то распространяется въ толицину.

Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостомъ внизъ; голова Ивана Инкифоровича на ръдъку хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ обѣда лежить въ одной рубаник подъ нависомъ; ввечеру же надиваетъ бекешу и идетъ куда-иноудь, или къ городовому магазину. куда онъ поставляетъ муку, или въ поле-ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцѣ, если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце, — и никуда не хочетъ итти. Если вздумается утромь, то пройдеть по двору, осмотрить хозяйство и опять на покой. Въ прежнія времена зайдеть, бывало. къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій человікъ и въ порядочномъ разговорі никогда не скажетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мъста и говоритъ: «Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичь; дучше скорфе на солнце, чемъ говорить такія богопротивныя слова». Иванъ Ивановичь очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха: онъ тогда выходить изъ себя—и тарелку кинетъ, и хозянну достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядеть по горло въ воду, велить поставить также въ воду столь и самоваръ, и очень любить пить чай въ такой прохладъ. Иванъ Ивановичъ бръетъ бороду въ недълю два раза; Иванъ Инкифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любонытенъ: Боже сохрани, если что-нибудь начнень ему разсказывать, да не доскажень! Если-жъ чёмъ бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хоть и обрадуется чему-нибудь. то не покажеть. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливато характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помфетить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвъта, и роть ибсколько похожъ на букву ижищу: у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающие между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ виде спелой сливы. Иванъ Ивановичь, если попотчиваеть вась табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнеть по ней пальцемъ и, педнесии, скажеть, если вы съ нимъ знакомы: «Смъю ли просить, государь мой, объ одолженіні:» если же незнакомы, то: «Смію ли просить, государь мой, не имъя чести знать чина, имени и отечества, объ одолженін?» Пванъ же Никифоровичь даеть вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавить только: «Одолжайтесь». Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустягъ жида съ товарами, чтобы не купить у него элексира въ разныхъ баночкахъ противъ этихъ насъкомыхъ, выбранивъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповъдуеть еврейскую въру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторыя несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.

## ГЛАВА II.

изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу. о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ и чѣмъ онъ скончился.

Утромъ, — это было въ іюль мьсяць, — Иванъ Ивановичъ лежалъ подъ навъсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и переливался струями. Иванъ Ивановичъ усиълъ уже побывать за городомъ у косарей и на хуторъ, усиълъ разсиросить встрътившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, какъ и почему: уходился страхъ, и прилегъ отдохнуть. Лежа, онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, сараи, куръ, бъгавщихъ по двору, и думалъ про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозящиъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, ам-

бары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ саду групп, сливы; въ огородъ макъ, капуста, горохъ... Чего-жъ еще нътъ у меня?.. Хотълъ бы я знать, чего нътъ у меня?»

Задавши себт такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ Пвановнув задумался; а между тъмъ глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрезъ заборъ въ дворъ Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытнымъ зрѣлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развъшивала его на протянутой веревкъ вывътривать. Скоро старый мундиръ, съ изношенными общлагами, протянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту: за нимъ высунулся дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ отъеденнымъ воротникомъ; бёлыя казимировыя панталоны съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развѣ на его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видѣ буквы .Т., потомъ синій козацкій бешметь, который шиль себв Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лътъ двадцать, когда отправился было вступить въ милицію и отпустиль было уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпага, ноходившая на шпицъ, торчавшій въ воздухѣ. Потомъ завертблись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зеленаго цвъта, съ мъдными пуговицами, величиною въ иятакъ. Изъ-за фалдъ выглянулъ жилетъ, обложенный золотымъ позументомъ, съ большимъ выразомъ напереди. Жилеть скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, съ карманами, въ которые можно было положить по арбузу. Все, мѣшаясь вмѣстѣ, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное эрфлице, между трмъ какъ лучи солнца, охватывая мъстами спній или зеленый рукавъ, красный общлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ иница. делали его чемъ-то необыкновеннымъ, похожимъ на тотъ вертенъ, который развозять по хуторамъ кочующіе пройдохи, — особливо, когда толпа народа, тесно едвинувнись, глядить на царя Прода въ золотой коронъ.

или на Антона, ведущаго козу: за вертепомъ визжитъ скринка; цыганъ брянчитъ руками по губамъ своимъ вмъсто барабана, а солнце заходитъ, и свѣжій холодъ южной ночи незамѣтно прижимается сильнѣе къ свѣжимъ илечамъ и грудямъ полныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха вылѣзла изъ кладовой, кряхтя и таща на себѣ старинное сѣдло съ оборванными стременами, съ истертыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ, когда-то алаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ и мѣдными бляхами.

«Вотъ глупая баба!» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «она еще вытащитъ и самого Ивана Никифоровича провътривать!»

И точно: Иванъ Ивановичъ не совсѣмъ ошибся въ своей догадкѣ. Минутъ черезъ иять воздвигнулись нанковыя шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. Послѣ этого она вынесла еще шанку и ружье.

«Что-жъ это значитъ?» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «я не видълъ никогда ружья у Ивана Ипкифоровича. Что-жъ это онъ? Стрълять не стръляеть, а ружье держитъ! На что-жъ оно ему? А вещица славная! Я давно себъ хотълъ достать такое. Мнъ очень хочется имъть это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба!» закричалъ Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха подошла къ забору.

«Что это у тебя, бабуся, такое?»

«Видите сами — ружье».

«Какое ружье?»

«Кто его знасть, какое! Если-оъ оно было мое, то я, можеть-оыть, и знала бы, изъ чего оно сдълано; но оно нанское».

Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье со всѣхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухѣ за то, что повѣсила его вмѣстѣ со шпагою провѣтривать.

«Оно. должно думать, жельзное», продолжала старуха.

«Гм! желѣзное. Отчего-жъ оно желѣзное?» говорилъ про себя Иванъ Ивановичъ. «А давно оно у пана?»

- «Можетъ-быть, и давно».
- «Хорошая вещица!» продолжаль Иванъ Ивановичь. «Я выпрошу его. Что ему делать съ нимъ? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома панъ?
  - «Дома».
  - «Что онь, лежить?»
  - «Лежитъ».
  - «Ну, хорошо; я приду къ нему».

Иванъ Ивановичъ одълся, взялъ въ руки суковатую налку отъ собакъ, потому что въ Миргородѣ гораздо болке ихъ попадается на улицѣ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя быль возлѣ двора Ивана Ивановича и можно было перелать изъ одного въ другой черезъ илетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ пошель улицею. Съ этей улицы нужно было перейти въ переулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случалось встрётиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то онь уже не могли разъвхаться и оставались въ такомъ ноложенін до тёхъ поръ, нокамёсть, схвативний за заднія колеса, не вытаспивали ихъ каждую въ противную сторону на улицу: ившеходъ же убирался, какъ цввтами, ренейниками, росшими съ объихъ сторонъ возлѣ забора. На этотъ нереулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ивановича, съ другой — амбаръ, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подощелъ къ воротамъ. загремьль щеколдой: извичтри подиялся собачій лай; но разношерстная стая скоро побъжала, помахивая хвостами. назадъ, увидъвши, что это было знакомое лицо. Иванъ Ивановичь нерешель дворь, на которомъ нестрили индинскіе голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мъстами зелень, мъстами изломанное колесо, или обручъ отъ бочки, или валявинися мальчишка въ запачканной рубашкь: картина, которую любять живописцы! Тінь оть развішанных илатьевь покрывала почти весь дворъ и сообщала ему нѣкоторую прохладу. Баба встрътила его поклономъ и, зазъвавшись, стала на

одномъ мѣстѣ. Передъ домомъ охорашивалось крылечко съ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, — ненадежная защита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не любитъ шутить и обливаетъ пѣшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видѣть, какъ сильно было желаніе у Ивана Ивановича пріобрѣсть необходимую вець, когда онъ рѣшился вытти въ такую пору, измѣнивъ даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только вечеромъ!

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдъланную въ ставнъ, принялъ радужный цвътъ и, ударяясь въ противостоящую стъну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очеретяныхъ крышъ. Деревъ и развъшаннаго на дворъ платъя, все только въ обращенномъ видъ. Отъ этого всей комнатт сообщался какой-то чудный полусвътъ.

«Помоги Богъ!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«А, здравствуйте. Иванъ Ивановичъ!» отвъчалъ голостизъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замъгилъ Ивана Никифоровича, лежащаго на разостланномъ на полу ковръ. «Извините, что я передъ вами въ натуръ». Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

«Ничего. Почивали ли вы сегодня. Иванъ Никифоровичъ?»

«Почиваль. Л вы почивали. Пванъ Ивановичъ?»

«Почивалъ».

«Такъ вы теперь и встали?»

«Я теперь всталь? Христосъ съ вами. Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только-что прітхалъ изъ хутора. Прекрасныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И стакое рослое, мягкое, злачное!»

«Горинна!» закричаль Иванъ Инкифоровичъ: «принеси Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметапою».

«Хорошее время сегодня».

«Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дъваться отъ жару!»

«Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Ивкифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свътъ за богопротивныя слова».

«Чъмъ же я обидълъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Ие знаю, чъмъ я васъ обидълъ».

«Полно уже, полно, Иванъ Пикифоровичъ!»

«Ей Богу, я не обидълъ васъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ дудочку».

«Какъ вы сео́ѣ хотите, думайте, что вамъ угодно, только и васъ не обидѣлъ ничѣмъ».

«Не знаю, отчего они нейдуть», говориль Ивань Ивановичь, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: «время ли не присивло еще... только время, кажется, такое, какое нужно».

«Вы говорите, что жита хорошія?»

«Восхитительныя жита, восхитительныя!»

За симъ послъдовало молчаніе.

«Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье развѣшиваете?» наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба: теперь проватриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти—и можно снова носить».

«Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Инкифоровичъ».

«Какая?»

«Скажите, пожалуйста, на что вамъ это ружье, что выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?» Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табаку. «Смѣю ли просить объ одолженіи?»

«Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего». При этомъ Иванъ Никифоровичъ пошупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. «Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же новъсила? Хорошій табакъ жидъ дѣлаетъ въ Сорочищахъ. Я не знаю. что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возьмите, одолжайтесь!»

«Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все насчетъ ружья: что вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно вамъ не нужио».

«Какъ не нужно? А случится стрълять?»

«Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрвлять? Развв по второмъ пришествій? Вы, сколько я знаю и другіе запомнять, ни одной еще качки \*) но убили, да и ваша натура не такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъ стрвлять. Вы имвете осанку и фигуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рвчи прилично назвать по имени, проввтривается и теперь еще? что же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имвть покой, отдохновеніе». (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждатъ кого. Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) «Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнв!»

«Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщете нигдъ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!»

«На что-жъ она необходимая?»

«Какъ на что? А когда нападутъ на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего? — оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморѣ ружье».

«Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Инкифоровичъ, замокъ испорченъ».

<sup>\*)</sup> Т. е. утин.

«Что-жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только виазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавѣлъ».

«Изъ вашихъ словъ, Иванъ Пикифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни».

«Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совъстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что-жъ? развѣ я отказалъ когда? Ребятишки ваши перелѣзаютъ чрезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками,—я ничего не говорю: пустъ себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ играютъ!»

«Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, номъпяемся».

«Что-жъ вы дадите мнѣ за него?» При этотъ Иванъ Нпкифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ивановича.

«Я вамъ дамъ за него бурую свинью, ту самую, что я откормиль въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ».

«Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнь свинья ваша? Развъ чорту поминки гълать».

«Онять! Безъ чорта таки нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; ей Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!»

«Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даето за ружье, чортъ знаетъ что такое: свинью!»

«Отчего же она—чортъ знаетъ что такое, Иванъ Никифоровичъ?»

«Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь извъстная; а то — чортъ знаетъ что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону».

«Что-жъ нехорошаго замітили вы въ свинь у?»

«За кого же въ самомъ дъль вы принимаете меня? Чтобъ я свинью...»

«Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себѣ сгністъ и перержавѣстъ, стоя въ углу въ коморѣ—не хочу больше говорить о немъ».

Посла этого посладовало молчаніе.

«Говорятъ», началъ Иванъ Ивановичъ: «что три короля объявили войну царю нашему».

«Да, говориль мив Петръ Оедоровичь. Что-жь это за война? и отчего она?»

«Навѣрное не можно сказать, Иванъ Инкифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру».

«Вишь, дурии, чего захотѣли!» произпесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

«Вотъ видите, а царь нашъ и объявиль имъ за то войну. «Нѣтъ, говоритъ, примите вы сами вѣру Христову!»

«Что-жъ? Вѣдь наши побыоть ихъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?»

«Мив странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человъкъ извъстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой...»

«Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себъ окольетъ; не буду больше говорить».

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаною. «Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромъ свиньи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ».

«Ей Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наввшись». (Это еще ничего: Иванъ Инкифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ.) «Гдв видано, чтобы кто ружье промвняль на два мвшка овса? Исбось, бекеши своей не поставите».

«По вы позабыли, Иванъ Пикифоровичъ, что я и свинью еще даю вамъ».

«Какъ! два мъшка овса и свинью за ружье?»

«Да что-жъ, развѣ мало?»

«За ружье?»

«Конечно, за ружье».

«Два мънка за ружье?»

«Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью позабыли?»

«Поцѣлуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!»

«О, васъ зацѣпи только! Увидите: нашнигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такія богомерзкія слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки умыть. и самому окуриться».

«Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье—вещь благородная, самая любопытная забава, притемъ и украшеніе въ комнатъ пріятное...»

«Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ, какъ дурень съ писанною торбою», сказалъ Иванъ Ивановичъ съ досадою, потому что дёйствительно начиналъ уже сердиться».

«А вы, Иванъ Ивановичь, настоящій гусакъ» \*).

Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями; но теперь произошло совсёмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.

«Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?» спросилъ онъ, возвысивъ голосъ.

«Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!»

«Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ и приличіе, и уваженіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?»

«Что-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дълъ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?»

<sup>\*)</sup> Т. е. гусь-самецъ.

«Я повторяю, какъ вы осмѣлились, въ противность всѣхъ примичій, назвать меня гусакомъ?»

«Начхать я вамъ на голову, Пванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?»

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе ижицы и сдѣлался похожимъ на О: глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. «Такъ я-жъ вамъ объявляю», произнесъ Иванъ Ивановичъ: «что я знать васъ не хочу.»

«Вольшая о́вда! Ей Богу, не заплачу оть этого!» отвъчать Иванъ Никифоровичъ.—Лгалъ, ей Богу, лгалъ! Ему очень о́ыло досадно это.

«Нога моя не будеть у вась въ домѣ».

«Эге. ге!» сказаль Иванъ Никифоровичъ, съ досады не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. «Эй, баба, хлопче!» При семъ показалась изъ-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчикъ, запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите сто за двери!»

«Какъ! дворянина?» закричаль съ чувствомъ достоинства л негодованія Иванъ Ивановичъ. «Осмѣльтесь только! подступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ наномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!» (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена).

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Пикифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красстк своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую безсмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣиный! И между тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шанку свою. «Оченъ хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасне! Я это приномню вамъ».

«Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите, не попадайтесь мнѣ: а не то—я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!»

«Вотъ вамъ за это, Иванъ Инкифоровнчъ», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлоинувъ за собою дверью, которая съ визгомъ захрипѣла и отвориласъ снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотълъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и летълъ со двора.

#### ГЛАВА III.

# Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ?

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака. Не захотъли видъть другь друга, прервали всъ связи, между тъмъ, какъ прежде были извъстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ посылають другь къ другу узнать о здоровьв, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ своихъ балконовъ, и говорятъ другъ другу такія пріятныя рвчи, что сердцу любо слушать было. По воскреснымъ днямъ, бывало, Иванъ Ивановичъ въ штаметовой бекешъ, Иванъ Никифоровнчъ въ нанковомъ желто-коричневомъ козакинъ, отправляются почти объ руку другь съ другомъ въ церковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имълъ глаза чрезвычайно зоркіе, первый замічаль лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бываетъ пногда въ Миргородѣ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здёсь нехорошо». Иванъ Никифоровичь, съ своей стороны, показываль тоже самые

трогательные знаки дружом, и гдъ ом ни стоялъ далеко, всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, примолвивши: «одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоихъ!... И эти два друга... Когда я услышалъ объ этомъ, то меня какъ громомъ поразило! Я долго не хотълъ върить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что-жъ теперь прочно на этомъ свътъ?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ себъ домой, то долго быль въ сильномъ волнении. Онъ, бывало, прежде всего зайдеть въ конюшню посмотръть, встъ ли кобылка свно (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лоу: хорошая очень лошадка); потомъ покормить индвекъ и поросять изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои. гдъ или дъластъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умфетъ выдълывать разныя вещи изъ дерева). или читаетъ книжку, нечатанную у Любія. Гарія и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ не помнитъ, потому что твиа уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навъсомъ. Теперь же овъ не взялся ин за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятій. Но, вмёсто того, встрытивши Ганку. началь бранить, зачемь она шатается безъ дела, между тьмъ какъ она тащила крупу въ кухню: кинулъ палкой въ пѣтуха, который пришель къ крыльцу за обыкновенной подачей, п. когда подотжаль къ нему запачканный мальчишка въ изодранной рубащонкъ и закричалъ: «Тятя, тятя! дай пряника!» то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затональ ногами, что испуганный мальчишка забъжаль, Богь знаетъ куда.

Наконець, однакожъ, онъ одумался и началь заниматься всегдашними дълами. Иоздно сталь онъ объдать и уже ввечеру почти легъ отдыхать подъ навъсомъ. Хорошій борщь съ голубями, который сварила Гапка, выгналь совершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ онять началь съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство.

Наконенъ, остановилъ глаза на сосъднемъ дворъ и сказаль самъ себъ: «Сегодня я не быль у Ивана Инкифоровича; нойду-ка къ нему». Сказавши это, Иванъ Ивановичь взядь палку и шапку, и отправился на улицу; но едва только вышель за ворота, какъ вспомниль ссору, илюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе случилось и на двор'в Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичь видъль, какъ баба уже поставила ногу на илетень съ наміреніемъ перелізть на его дворь, какъ вдругь нослышался голось Ивана Инкифоровича: «Назадъ, назадъ! не нужно!» Однакожъ Ивану Ивановичу сдълалось очень скучно. Весьма могло быть, что сін достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное пропсшествіе въ домѣ Ивана Инкифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня прівхала Агаоія Оедосвевна. Агаоія Оедосвевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей не зачёмъ было къ нему вздить, и онъ самъ быль не слишкомъ ей радъ; однакожъ она вздила и проживала у него по цёлымъ недвлямъ, а иногда и болве. Тогда она отбирала ключи и весь домъ брала на свои руки. Это было очень непріятно Ивану Никифоровичу, однакожъ онъ, къ удивленію, слушаль ее, какъ ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агаоія Оедосвевна брала верхъ.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, что женщины хватають насъ за носъ такъ же ловко, какъ будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или носы наши ни на что болье не годятся. И несмотря на то, что носъ Ивана Пикифоровича былъ нъсколько похожъ на сливу, однакожъ она схватила его за этотъ носъ и водила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней невольно обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго лежалъ на солнив, если же и лежалъ, то не въ натуръ, а

всегда надѣвалъ рубашку и шаровары, хотя Агаоія Оедофевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичь страдаль лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ. Агаоія Оедосфевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ съ желтенькими цвѣтами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадушку, и оттого отыскать ея талію было такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. Ножки ея были коротенькія, сформированныя на образецъ двухъ подушекъ. Она силетничала и ѣла вареные бураки но утрамъ, и оглично хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ, лицо ея ни на минуту не измѣняло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показывать однѣ только женщины.

Какъ только она пріфхала, все пошло навывороть: «Ты, Иванъ Никифоровичь, не мирись съ нимъ и не проси прощенія; онъ тебя погубить хочеть; это таковскій человѣкъ! Ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотѣлъ объ Иванъ Ивановичъ.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забъгала когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ребятишки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубащонками и съ знаками розогъ на спинѣ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и примодвилъ только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконецъ, къ довершенію всёхъ оскороленій, ненавистный сосёдъ выстроилъ прямо противъ него, гдё обыкновенно быль перелазъ чрезъ плетень. гусиный хлівъ, какъ будто съ особеннымъ намфреніемъ усугубить оскороленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлівъ выстроенъ былъ съ льявольскою скоростью—въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе отомстить. Онъ не показаль, однакожь, никакого вида огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватиль часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствіе.

Такъ провель онъ день. Пастала ночь... О, если-бъ я быль живописець, я бы чудно изобразиль всю прелесть ночи! Я бы изобразиль, какъ спить весь Миргородъ; какъ неподвижно глядять на него безчисленныя звъзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и перельзаетъ чрезъ плетень съ рыцарскою безстрашностью; какъ облыя ствны домовъ, охваченныя луннымъ светомъ, становятся бълве, освиняющія ихъ деревья темиве, твиь отъ деревъ ложится чернве, цввты и умолкнувшая трава душистве, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно изо вску угловъ заводять свои трескучія пёсни. Я бы изобразиль, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ глиняныхъ домиковъ разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанкт, съ дрожащими молодыми грудями, снится гусарскій усъ и шпоры, а свёть луны смёстся на ся щекахъ. Я бы изобразиль, какъ по бёлой дорогё мелькаетъ черная твиь летучей мыши, садящейся на былыя трубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо, тихо подкрался онъ и подлезъ подъ гусиный хлевъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоръ между ними, и потому нозволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ хльву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлезни къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началь пилить. Шумъ, производимый пилою, заставляль его номинутно оглядываться, но мысль объ обидь возвращала бодрость. Первый столбъ быль подинлень; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горъли

и ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнуль и обомльль: ему показался мертвець; но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвии, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичь илюнуль оть негодованія и началь продолжать работу. ІІ второй столбъ подинленъ: зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій, что онъ нфсколько разъ прекращаль работу. Уже более половины столба было подпилено, какъ вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва усићаъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. ('хвативши инду, въ страшномъ испугъ прибъжалъ онъ домой и бросился на кровать, не имъя даже духу поглядъть въ окно на следствія своего страшнаго дела. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Инкифоровича собрался: старая баба, Иванъ Инкифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ сюртукъ, всь съ дрекольями, предводительствуемые Агавіей Оедостевной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь следующій день провель Иванъ Ивановичь, какъ въ лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный соседъ въ отмщеніе за эго, по крайней мерф, подожжеть домъ его; и потому онъ даль повеленіе Гапке поминутно осматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Паконець, чтобы предупредить Ивана Инкифоровича, онъ решился забежать зайцемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій поветовый судь. Въ чемъ опо состояло, объ этомъ можно узнать изъ следующей главы.

### TAABA IV.

О темъ, что произошло въ присутствіи миргородскаго повътоваго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нѣтъ строеній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ деревянною крышею. Паправо улица, налѣво улица, вездѣ прекрасный илетень; по немъ вьется хмель, на немъ висять горики, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцеобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Илетень всегда убранъ предметами, которые дѣлаютъ его еще болѣе живописнымъ: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вѣшаетъ на плетень, что ему вздумается. Если будете подходить съ площади, то, вѣрно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сѣна, обступивши вокругъ. дивятся красотѣ ея.

По я тахъ мыслей, что натъ лучше дома, какъ новатовый судь. Дубовый ли онъ или березовый-мев неть дъла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окониекъ! восемь оконнекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городинчій называеть озеромъ! Одинь только онъ окрашень цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома въ Миргородѣ просто выбълены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не съфли. что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась не крашеною. На илощадь выступаеть крыльцо, на которомъ часто обгаютъ куры, оттого что на крыльцв всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съвстное, что. впрочемъ, делается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ разделенъ на две половины: въ одной присутствіе, въ другой арестантская. Въ той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистыя, выбъленныя: одна передняя, для просителей, въ другой столь, украшенный чернильными пятнами; на столь зерцало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; возл'в ствиъ сундуки, кованные железомъ, въ которыхъ

сохранялись кины повітовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычліценный ваксою.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный человѣкъ, хотя нѣсколько тонѣе Ивана Никифоровича. съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чая, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ подносъ съ чашками. Въ концѣ стола секретаръ читалъ рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ. если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ.

«Я нарочно старался узнать», говориль судья, прихлебывая чай уже изъ простывшей чашки: «какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный дроздъ, года два тому назадъ. Что-жъ? Вдругъ испортился совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ что; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть, — хоть выбрось! А вѣдь самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколоть иголкою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ разскажу, какимъ это было образомъ: пріѣзжаю я къ нему...»

«Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?» прервалъ секретарь, уже нъсколько минутъ какъ окончившій чтеніе.

«А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да гдѣ-жъ оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что тамъ еще у васъ?»

«Дѣло козака Бокитька о краденой коровѣ».

«Хорошо, читайте! Да, такъ прівзжаю я къ нему... Я могу даже разсказать вамъ подробно, какъ онъ угостиль меня.

Къ водив быль поданъ балыкъ, единственный! Да, не нашего балыка, которымъ» (при этомъ судья сдвлалъ языкомъ и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... «которымъ угощаетъ наша бакалейная мпргородская лавка. Селедки я не влъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея двлается изжога подъ ложечкою; но икры отввдалъ,—прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потомъ вынилъ я водки персиковой, настоянной на золототысячникъ. Была и шафранная; но шафранной. какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппетитъ, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слыхать, видомъ видать»... вскричалъ вдругъ судья, увидввъ входящаго Ивана Ивановича.

«Богъ въ помощь! Желаю здравствовать! произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностью. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на должное. Судья самъ подалъ стулъ Ивану Ивановичу, носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большого удовольствія.

«Чѣмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?» спросилъ онъ: «не прикажете ли чашку чаю?»

«Нѣтъ, весьма благодарю», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Сдълайте милость, одну чашечку!» повторилъ судья.

«Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!» отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Одну чашку!» повториль судья.

«Нѣтъ, не безпокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!» При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Чашечку?»

«Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!» произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бываеть у человыка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлівніе производять такіе поступки!

«Не прикажете ли еще чашечку?»

«Покорно благодарствую», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь.

«Сдълайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!»

«Не могу; весьма благодарень». При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Иванъ Ивановичъ! сдълайте дружбу, одну чашечку!»

«Иѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе». Сказавши это. Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Только чашечку! Одну чашечку!»

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку.

Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!

«Я. Демьянъ Демьяновичъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. допивая последній глотокъ: «я къ вамъ имею необходимое дело: я подаю позовъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана написанный гербовый листъ бумаги. «Позовъ на врага моего, на заклятаго врага».

«На кого же это?»

«На Ивана Никифоровича Довгочхуна».

При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. «Что вы говорите!» произнесъ онъ, всплеснувъ руками: «Иванъ Ивановичъ! вы ли это?»

«Видите сами, что я».

«Госнодь съ вами и всё святые! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріятелемъ Ивану Никифоровичу! Ваши зи это уста говорять? Повторите еще! Да не спрятался ли у васъ кто-нибудь сзади и говоритъ вмёсто васъ?...»

«Что-жъ тутъ невъроятнаго? Я не могу смотръть на него: онъ нанесъ мнъ смертельную обиду, оскорбиль честь мою».

«Пресвятая Тронца! Какъ же мив теперь увврить ма-

тушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы поссоримся съ сестрою, говорить: «Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяди примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Пикифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья! то-то пріятели! то-то достойные люди!» Вотъ тебѣ и пріятели! Разскажите, за что же это? какъ?»

«Это діло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя разсказать: прикажите лучше прочитать просьбу. Вотъ, возьмите съ этой стороны, здісь приличніве».

«Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!» сказалъ судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣтовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

«Отъ дворянина миргородскаго повъта и помъщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слъдуютъ пункты:

«1) Извѣстный всему свѣту своими богопротивными, въ омерзѣніе приводящими и всякую мѣру превышающими законо-преступными поступками, дворянинъ Иванъ, Инкифоровъ сынъ, Довгочхунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учинилъ мнѣ смертельную обиду, какъ персонально до чести моей относящуюся, такъ равномѣрно въ уничиженіе и конфузію чина моего и фамиліи. Оный дворянинъ и самъ, притомъ, гнуснаго вида, характеръ имѣетъ бранчивый и пречисиолненъ разнаго рода богохуленіями и бранными словами»...

Туть чтецъ немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья съ благоговѣніемъ сложилъ руки и только говорилъ про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже! какъ пишетъ этотъ человѣкъ!»

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ:

«Оный дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, когда я пришелъ къ нему съ дружескими предложеніями, назвалъ меня публично обиднымъ и поноснымъ для чести мосй именемъ, а именно «гусакомъ», тогда какъ извъстно всему миргородскому новъту, что симъ гнуснымъ животнымъ я никогда отнюдь не именовался и виредь именоваться не намъренъ. Доказательствомъ же дворянскаго моего происхожденія есть то, что въ метрической книгѣ, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего рожденія, такъ равномърно и полученное мною крещеніе. «Гусакъ» же, какъ извъстно всѣмъ, кто сколько-нибудь свѣдущъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метрической книгѣ, ибо «гусакъ» есть не человѣкъ, а итица, что уже всякому, даже не бывавшему въ семинаріи, достовѣрно извъстно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо всемъ этомъ свѣдущъ, не для чего иного, какъ чтобы нанесть смертельную для моего чина и званія обиду, обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.

- «2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянинъ посягнулъ, притомъ, на мою родовую, полученную мною послё родителя моего, состоявшаго въ духовномъ званін, блаженной намяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка собственность, тамъ, что, въ противность всякимъ законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца гусиный хаввъ, что двлалось не съ инымъ какимъ намвреніемъ, какъ чтобъ усугубить нанесенную мнѣ обиду, пбо оный хлввъ стоялъ до сего въ изрядномъ мъстъ и довольно еще быль кринокъ. Но омерзительное намирение вышечномянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы учинить меня свидітелемь непристойных пассажей: поо известно, что всякій человекъ не пойдеть въ хлевь, темъ наче въ гусиный, для приличнаго дела. При такомъ противузаконномъ дъйствін, двъ переднія сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мив еще при жизни отъ родителя моего, блаженной намяти Ивана, Онисіева сына. Перерепенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей до самаго того міста, гді бабы моють горшки.
- «3) Вышензображенный дворянинъ, котораго уже самос имя и фамилія внушаетъ всякое омерзініе, питаетъ въ

душѣ злостное намѣреніе поджечь меня въ собственномъ домѣ. Несомнѣнные чему признаки изъ нижеслѣдующаго явствуютъ: во-1-хъ, оный злокачественный дворянинъ началъ выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде никогда, по причинѣ своей лѣности и гнусной тучности тѣла не предпринималъ; во-2-хъ, въ людской его, примыкающей о самый заборъ, ограждающій мою собственную, получениую мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и въ необычайной продолжительности горитъ свѣтъ, что уже явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свѣча, но даже каганецъ былъ потушаемъ.

«И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повиннаго въ зажигательствѣ, въ оскорбленіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищническомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломъ и предосудительномъ присовокупленіи къ фамиліи моей названія «гусака», ко взысканію штрафа, удовлетворенія проторей и убытковъ присудить, и самого, яко нарушителя, въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошенію рѣшеніе немедленно и неукоснительно учинить. Писалъ и сочиняль дворянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко».

По прочтеніи просьбы, судья приблизился къ Ивану Ивановичу, взяль его за пуговицу и началь говорить ему почти такимъ образомъ: «Что это вы дѣлаете, Иванъ Ивановичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Иваномъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣлуйтесь; да купите сантуринскаго, или никопольскаго, или хоть, просто, сдѣлайте иуншику, да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и позабудемъ все!»

«Нѣтъ, Демьянъ Демьяновичъ! Не такое дѣло», сказалъ Иванъ Ивановичъ съ важностью, которая такъ всегда шла къ нему: «не такое дѣло, чтобы можно было рѣшить полюбовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!» продолжаль онъ съ тою же важностью, оборотившись ко всѣмъ: «надѣюсь, что моя просьба возымѣетъ надлежащее дѣйствіе». П ушелъ, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Судья сидълъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ табакъ; канцелярскіе опрокинули разбитый черепокъ бутылки, употребляемый вмѣсто чернильницы, и самъ судья, въ разсѣянности, разводилъ пальцемъ по столу чернильную лужу.

«Что вы скажете на это, Доровей Трофимовичъ?» сказалъ судья, послѣ нѣкотораго молчанія, обратившись къ подсудку.

«Ничего не скажу», отвѣчалъ подсудокъ.

«Экія дёла дёлаются!» продолжаль судья. Пе успёль онь этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная оставалась еще въ передней. Появленіе Ивана Никифоровича, и еще въ судь, такъ показалось необыкновеннымъ, что судья вскрикнулъ, секретарь прервалъ свое чтеніс, одинъ канцеляристь, въ фризовомъ подобіи полуфрака, взялъ въ губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявній должность фельдъегеря и сторожа инвалидъ, который до того стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубанкъ, съ нашивкою на плечѣ, даже этотъ инвалидъ разинулъ ротъ и наступилъ кому-то на ногу.

«Какими судьбами? Что п какъ? Какъ здоровье ваше. Иванъ Никифоровичъ?»

Но Иванъ Пикифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, потому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу внередь или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади Ивана Инкифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на всѣ усилія своихъ костлявыхъ рукъ, ничего не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядъвшими искоса и пьяно, съ разодранными локтями, приблизился къ передней половииъ Ивана Иикифоровича, сложилъ ему объ руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ кольномъ въ брюхо Ивана Иикифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснутъ въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ устъ своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

«Не зашибли ли васъ, Иванъ Пикифоровичъ? Я скажу матушкѣ, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдетъ».

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ продолжительныхъ оховъ, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ произнесъ онъ: «Не угодно ли?» и, вынувши изъ кармана рожокъ, прибавилъ: «Возьмите, одолжайтесь!»

«Весьма радъ, что васъ вижу», отвѣчалъ судья: «но все не могу представить себѣ, что заставило васъ предпринять трудъ и одолжить насъ такою пріятною нечаянностью».

«Съ просъбою...» могъ только произнесть Иванъ Никифоровичъ.

«Съ просьбою? съ какою?»

«Съ позвомъ...» (тутъ одышка произвела долгую паузу) «охъ!... съ позвомъ на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка».

«Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позовъ на такого добродѣтельнаго человѣка!...»

«Онъ—самъ сатана!» произнесъ отрывието Иванъ Никифоровичъ.

Судья перекрестился.

«Возьмите просьбу, прочитайте».

«Нечего дълать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ», сказалъ судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудовольствія, при чемъ носъ его невольно понюхаль верхнюю губу, что обыкновенно онъ дѣлалъ прежде только отъ большого удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судьѣ еще болѣе досады: онъ вынулъ платокъ и смелъ съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдълавши обыкновенный свой приступъ, который онъ всегда употреблялъ передъ начатіемъ чтенія, т. е. безъ помощи носового платка, началъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ такимъ образомъ:

«Проситъ дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ. Довгочхунъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

- «1) По ненавистной злобѣ своей и явному недоброжелательству, называющій себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ
  сынъ, Перерепенко, всякія пакости, убытки и иные ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе поступки мнѣ чинитъ, и
  вчерашняго дня пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ
  топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудіями,
  забрался ночью въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ
  мой же собственный хлѣвъ, собственноручно и поноснымъ
  образомъ его изрубилъ, на что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противозаконному и разбойническому поступку.
- «2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посягательство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, содержа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ и началъ дружескимъ и хитрымъ образомъ выпрашивать у меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагалъ мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія негодныя вещи, какъ-то: свинью бурую и двѣ мѣрки овса. По, предугадывая тогда же преступное его намѣреніе, я всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошенникъ и подлецъ Иванъ. Ивановъ сынъ, Перерепенко выбранилъ меня мужицкимъ образомъ и питаетъ ко мнѣ съ того времени вражду непримиримую. Притомъ же оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, и происхожденія весьма

поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому иять лѣтъ, въ Миргородѣ, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою родню и, подъ видомъ благочестія, дѣластъ самыя соблазнительныя дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Филипповки сей богоотступникъ купилъ барана и на другой день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Гапкѣ, оговариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало на каганцы и свѣчи.

«Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствѣ и грабительствѣ, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государственный острогъ препроводить и тамъ уже, по усмотрѣнію, лиша чиновъ и дворянства, добре барбарами шмаровать и въ Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы, убытки велѣть ему заплатить и по сему моему прошенію рѣшеніе учинить.

«Къ сему прошенію руку приложилъ дворянинъ миргородскаго повъта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ».

Какъ только секретарь кончиль чтеніе, Иванъ Никифоровичь взялся за шапку и поклонился, съ намѣреніемъ уйти.

«Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?» говорилъ ему вслѣдъ судья. «Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ канцелярскими? Ступай, принеси чаю!»

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, успѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: «Не безпокойтесь, я съ удовольствіемъ...» и затворилъ се за собою, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Делать было нечего. Объ просьбы были приняты, и дело

тотовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно непредвидънное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесенныхъ просителями куръ, яицъ, краюхъ хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дрязгу, въ это время бурая свинья воѣжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, но прошеніе Ивана Инкифоровича, которое лежало на концѣ стола, перевѣсившись листами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать се, несмотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже конія не была еще списана съ прошенія. Судья, т. е. его секретарь, и подсудокъ, долго трактовали объ такомъ неслыханномъ обстоятельствъ: наконецъ, ръшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слъдствіе по этому дълу болье относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могуть узнать изъ слъдующей главы.

## T.IABA V,

въ которой излагается совъщаніе двухъ почетныхъ въ Миргородъ особъ.

Какъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хозліствів и вышель, по обыкновенію, полежать подъ навісомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увиділь чтото краснівшееся въ калиткі. Это быль красный обшлагь городничаго, который, равномірно какъ и воротникъ его, получиль политуру и по краямъ превращался въ лакироващиую кожу. Иванъ Ивановичъ подумаль про себя: «Пе

дурно, что пришелъ Петръ Оедоровичъ поговорить», но очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно скоро и размахиваль руками, что случалось съ нимъ, по обыкновенію, весьма редко. На мундире у городничаго посажено было восемь иуговиць; девятая, какъ оторвалась во время процессін при освященін храма, назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятские не могутъ отыскать, хотя городинчій при ежедневныхъ рапортахъ, которые отдають сму квартальные надзиратели, всегда спрашиваеть, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиць были насажены у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна направо, другая нальво. Львая нога была у него прострылена въ последней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, закидываль ею такъ далеко въ сторону, что разрушаль этимъ ночти весь трудь правой ноги. Чемъ быстрке действоваль городинчій своєю пехотою, темъ менее она подвигалась впередъ, и потому, покамъстъ дошелъ городинчій къ навъсу, Иванъ Ивановичъ имѣлъ довольно времени теряться въ догадкахъ, отчего городинчій такъ скоро размахивалъ руками. Темъ более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже новая шнага.

«Здравствуйте, Петръ Оедоровичъ!» вскричалъ Иванъ Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и никакъ не могъ удержать своего нетеривнія при 
видѣ, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все 
еще не поднималь глазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своей 
иѣхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного 
размаху взойти на ступеньку.

«Добраго дня желаю любезному другу и благодѣтелю Ивану Ивановичу!» отвѣчалъ городничій.

«Милости прошу садиться. Вы, какъ я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мъшаетъ...»

«Моя нога!» вскрикнулъ городничій, бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ сю объ полъ. Эта храбрость, однакожъ, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся и носъ клюнулъ нерила; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать никакого вида, тотчасъ оправился и пользъ въ карманъ, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы достать табакерку. — «Я вамъ доложу о себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что я дѣлывалъ на вѣку своемъ не такіе по-ходы. Да, серьезно, дѣлывалъ. Папримѣръ, во время камианіи 1807 года... Ахъ, я вамъ разскажу, какимъ манеромъ я перелѣзъ черезъ заборъ къ одной хорошенькой нѣмкѣ». При этомъ городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣлалъ бѣсовски-плутовскую улыбку.

«Гдб-жъ вы бывали сегодня?» спросилъ Иванъ Ивановичь, желая прервать городничаго и скорфе навести его на причину посфщенія: ему бы очень хотфлось спросить, что такое намъренъ объявить городничій; но тонкое познаніе свфта представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иванъ Ивановичъ долженъ былъ скрфинться и ожидать разгадки, между тфмъ какъ сердце его билось съ необыкновенною силою.

«А позвольте, я вамъ разскажу, гдѣ былъ я», отвѣчалъ городничій. «Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличное время...»

При последнихъ словахъ Иванъ Ивановичъ почти-что не умеръ.

«Но позвольте», продолжалъ городничій: «я пришелъ сегодня къ вамъ по одному важному дѣлу».—Тутъ лицо городничаго и осанка приняли то же самое озабоченное положеніе, съ которымъ бралъ онъ приступомъ крыльцо. Иванъ Ивановичъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лихорадкѣ, не замедливши, по обыкновенію своему, сдѣлать вопросъ: «Какое же оно, важное? развѣ оно важное?»

«Встъ извольте видѣть: прежде всего осмѣлюсь доложить вамъ, любезный другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что вы... съ моей стороны я. извольте видѣть, я ничего.

но виды правительства, виды правительства этого требують: вы нарушили порядокъ благочинія!»

«Что это вы говорите, Петръ Осдоровичъ? Я ничего не нонимаю».

«Помилуйте. Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите послѣ этого, что ничего не понимаете!»

«Какая животина?»

«Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья»

«А я чёмъ виноватъ? Зачёмъ судейскій сторожъ отворяетъ двери?»

«Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: стало-быть, вы виноваты».

«Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня равняете».

«Воть ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совъсти сами. Вамъ, безъ всякаго сомнѣнія, извъстно, что, согласно съ видами начальства, запрещено въ городѣ, тѣмъ же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться нечистымъ животнымъ. Согласитесь сами, что это дѣло запрещенное».

«Богъ знаетъ, что это вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу!»

«Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что-жъ дѣлать? Начальство хочетъ—мы должны повиноваться. Не спорю, забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, замѣтьте себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я еще въ прошломъ году далъ предписаніе не впускать на публичныя площади, которое предписаніе тогда же приказалъ прочитать изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ народомъ».

«Нфтъ, Петръ Оедоровичъ, я здфсь ничего не вижу, какъ только то, что вы всячески стараетесь обижать меня».

«Вотъ этого-то не можете сказать, любезнѣйшій другъ и

благодътель, чтобы я старался обижать. Всиомните сами: я не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы выстроили крышу цълымъ аршиномъ выше установленной мъры. Напротивъ, я показалъ видъ, какъ будто совершенно этого не замѣтилъ. Върьте, любезнѣйшій другъ, что и теперь я бы совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотрѣть за чистотою. Посудите сами, когда вдругъ на главной улицѣ»...

«Ужъ хороши ваши главныя улицы! Туда всякая баба идетъ выбросить то, что ей не нужно».

«Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только подъ заборомъ, сараями или коморами; но чтобъ на главной улицѣ, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дѣло»...

«Что-жъ такое, Петръ Өедоровичъ! Вѣдь свинья—твореніе Божіе!»

«Согласенъ. Это всему свъту извъстно, что вы человъкъ ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, я наукамъ не обучался никакимъ; скорописному письму я началъ учиться на тридцатомъ году своей жизни. Въдь я, какъ вамъ извъстно, изъ рядовыхъ».

«Гм!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да», продолжалъ городничій: «въ 1801 году я находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротт поручикомъ. Ротный командиръ у насъ былъ, если изволите знать, канитанъ Еремтвевъ». При этомъ городничій запустилъ свои пальцы въ табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и переминалъ табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ: «Гм».

«Но мой долгъ», продолжалъ городничій: «есть повиноваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ Ивановичъ, что похитившій въ судѣ казенную бумагу подвергается, наравнѣ со всякимъ другимъ преступленіемъ, уголовному суду?»

«Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ гово-

рится о людяхъ: наприм'връ, если бы вы украли бумагу; но свинья—животное, твореніе Божіе».

«Все такт, но законъ говоритъ: «Виновный въ похищеніи...» Прощу васъ прислушаться внимательнѣе: виновный! Здѣсь не означается ни рода, ни пола, ни званія; сталобыть, и животное можетъ быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесенія приговора къ наказанію, должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель порядка».

«Нътъ, Петръ Оедоровичъ», возразилъ хладнокровно Иванъ Ивановичъ: «этого-то не будетъ!»

«Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать предписаніямъ начальства».

«Чтò-жъ вы стращаете меня? Вѣрно, хотите прислать за нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой бабѣ его кочергой выпроводить; ему послѣднюю руку переломятъ».

«Я не смёю съ вами спорить. Въ такомъ случай, если вы не хотите представить ее въ полицію, то пользуйтесь ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рождеству и надёлайте изъ нея окороковъ, или такъ съёшьте. Только я бы у васъ попросилъ, если будете дѣлать колбасы, пришлите мнё парочку тѣхъ, которыя у васъ такъ искусно дѣлаетъ Гапка изъ свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень ихъ любитъ».

«Колбасъ, извольте, пришлю парочку».

«Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благодѣтель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я имѣю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ пріятелемъ вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ».

«Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этимъ грубіяномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!» Иванъ Ивановичъ былъ въ чрезвычайно рѣшительномъ состояніи.

«Какъ вы себѣ хотите», отвѣчалъ городничій, угощая обѣ ноздри табакомъ. «Я вамъ не смѣю совѣтовать; однакожъ позвольте доложить: вотъ вы теперь въ ссорѣ, а какъ помиритесь...»

По Иванъ Ивановичъ началъ говорить о ловлѣ неренеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотѣлъ замять рѣчь.

II такъ, городничій, не получивъ никакого успѣха, долженъ былъ отправиться во-свояси.

### ГЛАВА VI,

изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что въ ней содержится.

Сколько ин старались въ судъ скрыть дъло, но на другой же день весь Миргородъ узналъ, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Самъ городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; спросилъ только: «Не бурая ли?»

Но Агавія Оедостевна, которая была при этомъ, начала онять приступать къ Ивану Никифоровичу: «Что ты, Иванъ Никифоровичь: Надъ тобой будуть смѣяться, какъ надъ дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послѣ этого будешь дворянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сластёны, которыя ты такъ любишь». И уговорила неугомонная! Нашла гдф-то человфчка среднихъ лъть, черномазаго, съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами на локтяхъ сюртукъ, совершенную приказную чернильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ носилъ по три пера за ухомъ и привязанный къ пуговицѣ на шнурочкъ стеклянный пузырекъ, вибето чернильницы; събдалъ за однимъ разомъ девять пироговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды, что никакой чтецъ не могъ за однимъ разомъ прочесть, не перемежая этого капилемъ и чиханьемъ. Это небольшое подобіе человъка коналось, коривло, инсало и, наконецъ, сострянало такую бумагу:

«Въ миргородскій повітовый судь отъ дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

«Вслъдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ тому имвло быть, совокупно съ дворяниномъ Иваномъ, Иваневымъ сыномъ. Перерепенкомъ, чему и самъ повѣтовый миргородскій судъ потворство свое изъявиль. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнъ содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумыпіленное, суду неукоснительно подлежить; ибо оная свинья есть животное глупое, и тъмъ наче способное къ хищенію бумаги. Изъ чего очевидно явствуетъ, что часто поминаемая свинья не иначе, какъ была подущена къ тему самимъ противникомъ, называющимъ себя дворяниномъ Иваномъ Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличеннымъ въ разбов, носягательствы на жизнь и святотатствы. Но оный миргородскій судъ, съ свойственнымъ ему лицепріятісмъ тайное своей особы соглашение изъявиль; безъ какового соглашенія оная свинья никонмъ бы образомъ не могла быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій повітовый судъ въ прислугі весьма снабжень: для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ пріемной пребывающаго, который, хотя имфетъ одинъ кривей глазъ и ифсколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имветъ весьма соразмарныя способности. Изъчего достоварно видно потворство онаго миргородскаго суда и безспорно разд'вленіе жидовскаго отъ того барыша по взаимности совмъщаясь. Оный же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко въ приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному повётовому суду я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, въ надлежащее всевъдъніе, если съ оной бурой свиньи или согласившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будетъ и по ней рѣшеніе по справедливости и въ мою пользу не возымбетъ: то я, дворянинъ Иванъ. Инкифоровъ сынъ. Довгочкунъ, о таковомъ онаго суда

противозаконномъ потворстве подать жалобу въ налату имею. съ надлежащимъ по форме перенесеніемъ дела.

«Дворянинъ миргородскаго новъта Иванъ, Никифоровъ сынъ. Довгочхунъ».

Эта просьба произвела свое дъйствіе. Судья быль человътъ, какъ обыкновенно бывають вст добрые люди, трусливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секретарь пустиль сквозь губы густой «гм» и показаль на лиць своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмысленную мину. которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видить у ногъ своихъ прибъгающую къ нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двухъ пріятелей. Но какъ приступить къ этому, когда всв покушенія были до того не-. усившны? Однакожъ еще рвшились понытаться: но Иванъ Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже весьма разсердился. Иванъ Никифоровичъ, вмѣсто отвѣта. оборотился спиною назадъ и хоть бы слово сказалъ. Тогда процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу пометили. записали, выставили нумеръ, вщили, расписались, все въ одинъ и тотъ же день, и положили дело въ шкафъ, где оно лежало, лежало, лежало годъ, другой, третій. Множество невъсть уситло выйти замужъ: въ Миргородъ пробили новую улицу: у судын выпаль одинъ коренной зубъ и два боковыхъ; у Ивана Ивановича бъгало по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивановичу, выстроиль новый гусиный хлівь, хотя немного погальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ивановича, такъ что сін достойные люди никогда почти не видали въ лицо другъ друга:--и дъло все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкъ, въ шкафу, который едълался мраморнымъ отъ чернильныхъ пятенъ.

Между тёмъ произошель чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городинчій даваль ассамолею! Гдв возьму я кистей и красокъ. чтобъ изобразить разнообразіе

съдзда и великольнное пиршество? Возьмите часы, откройте ихъ и посмотрите, что тамъ двлается! Не правда ли, ченуха страшная? Представьте же теперь себь, что почти столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора городинчаго. Какихъ бричекъ и новозокъ тамъ не было! Одна-задъ широкій, а передъ узенькій; другая-задъ узенькій, а передъ широкій. Одна была и бричка, и повозка вмфстф; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную конну сфна или на толстую купчиху; другаяна растрепаннаго жида или на скелеть, еще не совсимъ освободившійся отъ кожи; иная была въ профиль совершенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ среды этого хаоса колесъ и козелъ вызвышалось подобіе кареты съ комнатнымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ нереплетомъ. Кучера, въ сфрыхъ чекменяхъ, свиткахъ и сфрякахъ, въ бараньихъ шапкахъ и разнокалиберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Что за ассамблею далъ городиичій! Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ. Тарасъ Тарасовичъ. Евилъ Акиноовичъ, Евтихій Евтихіевичъ, Иванъ Ивановичъ-не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой. Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Пвановичъ, Елевферін Елевферіевичь, Макаръ Назарьевичь, Оома Григорьевичь... Не могу далье! не въ силахъ! Рука устаетъ писать! А сколько было дамъ! смуглыхъ и бѣлолицыхъ, и длинныхъ и коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упрятать въ шпажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! сколько платьевь! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, перекроенныхъ,--илатковъ, лентъ, ридикюлей! Прощайте, бѣдные глаза! вы никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой длинный столь быль вытянуть! А какъ разговорилось все. какой шумъ подняли! Куда противъ этого мельница со

вежми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вамъ сказать навърно, о чемъ они говорили, но должно думать, что о многихъ пріятныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодъ, о собакахъ, о пшеницъ, о ченчикахъ, о жеребнахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: «Миъ очень странно, что правый глазъ мой (кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себъ пронически) не видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна».

«Не хотълъ притти!» сказалъ городничій.

«Какъ такъ?»

«Воть уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились они между собою, т. е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. и гдѣ одинъ, туда другой ни за что не пойдетъ!»

«Что вы говорите!» При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ нодняль глаза вверхъ и сложилъ руки вмфств. «Что-жъ теперь, если уже люди съ добрыми глазами не живуть въ миръ, гдъ же жить мив въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ!» На эти слова всв засмѣялись во весь роть. Всв очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусѣ нынѣшнемъ. Самъ высокій, худощавый человькъ, въ байковомъ сюртукъ, съ пластыремъ на носу, который до того сидълъ въ углу и ни разу не переменнять движенія на своемъ лице, даже когда залетела къ нему въ носъ муха, --этотъ самый господинъ всталъ съ своего мъста и подвинулся ближе къ толиъ, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте!» сказаль кривой Иванъ Ивановичъ, когда увидълъ, что его окружило порядочное общество: «послушайте: вмасто того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмфсто этого, помиримъ двухъ нашихъ пріятелей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговариваетъ съ бабами и девчатами. — ношлемъ потихоньку за Иваномъ Пикифоровичемъ, да и столкнемъ ихъ вмѣстѣ».

Всв единодушно приняли предложение Ивана Ивановича

и положили немедленно послать къ Ивану Пикифоровичу на домъ просить его, во что бы пи стало, прівхать къ городничему на обідъ. Но важный вопросъ: на кого возложить это важное порученіе? повергнулъ всёхъ въ недоумёніе. Долго спорили, кто способиве и искуснве въ дипломатической части: наконецъ, единодушно різшили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя съ этимъ замъчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ совершенно добродътельный человъкъ во всемъ значенін этого слова: дасть ли ему кто изъ почетныхъ людей въ Миргородъ илатокъ на шею или исподнее, —онъ благодарить; щелкнеть ли его кто слегка въ носъ, —онъ и тогда благодарить. Если у него спранцивали: «Отчего это у васъ, Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава голубые?» то онъ обыкновенно всегда отвъчалъ: «А у васъ и такого нътъ! Подождите, обносится, весь будетъ одинаковый!» И точно, голубое сукно, отъ дъйствія солнца, начало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно подходить подъ цвёть сюртука. Но воть что странно, что Антонъ Прокофьевичъ имфетъ обыкновение суконное платье носить летомъ, а нанковое-зимою. Антонъ Прокофьевичъ не имъетъ своего дома. У него быль прежде на концъ города. но онъ его продалъ и на вырученныя деньги купилъ тройку гибдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой разъезжалъ гостить по помещикамъ. Но такъ какъ съ лошадьми было много хлопоть и притомъ нужны были деньги на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ променялъ на скрипку и дворовую давку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потомъ скринку Антонъ Прокофьевичъ продаль, а дівку проміняль на сафьянный съ золотомъ кисеть, и теперь у него кисеть такой, какого ни у кого ньть. За это наслаждение онь уже не можеть разъвзжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать въ разныхъ домахъ, особенно тёхъ дворянъ, которые находили удовольствіе щелкать его по носу. Антонъ Прокофьевичь любить хорошо повсть, играеть изрядно въ дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихіею, и потому онъ. взявши шапку и палку, немедленно отправился въ путь.

По, идучи, сталь разсуждать, какимъ образомъ ему подвигнуть Ивана Никифоровича притти на ассамблею. Нфсколько кругой нравъ сего. впрочемъ, достойнаго человъка дълалъ его предпріятіе почти невозможнымъ. Да и какъ. въ самомъ дълъ, ему ръщиться притти, когда встать съ постели уже ему стоило великаго труда? Но положимъ, что онъ встанетъ, какъ ему притти туда. гдв находится, -что. безъ сомивнія, онъ знасть, — непримиримый врагь его? Чвиъ болье Антонъ Прокофьевичь обдумываль, тымь болье находиль препятствій. День быль душень; солнце жгло; поть лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичъ, несмотря на то, что его щелкали по носу, быль довольно хитрый человъкъ на многія дъла. Въ мънъ только быль онъ не такъ счастливъ. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуракомъ, и иногда умълъ найтиться въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гдф рфдко умный бываеть въ состояніи извернуться.

Въ то время, какъ изобрѣтательный умъ его выдумывалъ средство, какъ убѣдить Ивана Никифоровича, и уже онъ храбро шелъ навстрѣчу всего, одно неожиданное обстоятельство нѣсколько смутило его. Пе мѣшаетъ, при этомъ, сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства, что когда онъ надѣвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за икры. Какъ на бѣду, въ тотъ день онъ надѣлъ именно эти панталоны, и потому, едва только онъ предался размышленіямъ, какъ страшный лай со всѣхъ сторонъ поравилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ сгромче его никто не умѣлъ кричать), что не только знакомая баба и обитатель нензмѣримаго сюртука выбѣжали къ нему навстрѣчу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за

одну ногу усивли его укусить, однакожь это очень уменьшило его бодрость, и онъ съ изкотораго рода робостью подступаль къ крыльцу.

## TJABA VII

П

## послѣдняя.

«А, здравствуйте! На что вы собакъ дразните?» сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидъвши Антона Прокофьевича, потому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не говорилъ, какъ шутя.

«Чтобъ онъ передохли всь! Кто ихъ дразнить?» отвъчалъ Антонъ Прокофьевичъ.

«Вы врете».

«Ей Богу, натъ! Просилъ васъ Петръ Өедоровичъ на обадъ».

«[M!»

«Ей Богу! такъ убъдительно просилъ, что выразить не можно. «Что это, говоритъ, Иванъ Никифоровичъ чуждается меня, какъ непріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо посидѣть».

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой подбородокъ.

«Если, говорить, Иванъ Никифоровичь и теперь не придеть, то я не знаю, что подумать: вѣрно, онъ имѣеть на меня какой умысель! Сдѣлайте милость, Антонъ Прокофьевичь, уговорите Ивана Никифоровича!» Что-жъ, Иванъ Пикифоровичь, пойдемъ! Тамъ собралась теперь отличная компанія!»

Иванъ Никифоровичъ началъ разсматривать пѣтуха, который, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ горло.

«Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ», продолжалъ усердный депутатъ: «какой осетрины, какой свѣжей икры прислали Петру Өедоровичу!»

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотилъ свою голову и началъ внимательно прислушиваться.

Это ободрило денутата. «Пойдемте скорѣе: тамъ и Оома Григорьевичъ! Что-жъ вы?» прибавилъ онъ, видя, что Иванъ Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ положеніи: «что-жъ? идемъ, или нейдемъ?»

«Не хочу».

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича: онъ уже думаль, что убъдительное представление его совершенно склонило этого, впрочемъ, достойнаго человъка; но вмъсто того услышалъ ръшительное: «не хочу».

«Огчего же не хотите вы?» спросиль онъ почти съ досадою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженую бумагу, чѣмъ особенно любили себя тѣшить судья и городничій.

Иванъ Никифоровичъ понюхалъ табаку.

«Воля ваша, Иванъ Инкифоровичъ, я не знаю, что васъ удерживаетъ».

«Чего я пойду?» проговориль наконець Ивань Пикифоровичь: «тамъ будетъ разбойникъ!» Такъ онъ называль обыкновенно Ивана Ивановича. Боже праведный! А давно ли...

«Ей Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!» отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ, который готовъ былъ божиться десять разъ на одинъ часъ. «Пойдемге же, Иванъ Инкифоровичъ!»

«Да вы врете, Антонъ Прокофьевичъ, онъ тамъ?»

«Ей Богу, ей Богу, нътъ! Чтобы я не сешелъ съ эгого мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати мнѣ лгать! Чтобъ мнѣ руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не вѣрите? Чтобъ я околѣлъ тутъ же передъ вами! Чтобъ ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія небеснаго! Еще не вѣрите?»

Пванъ Никифоровичъ этими увъреніями совершенно успокоился и велѣлъ своему камердинеру, въ безграничномъ сюртукъ, принесть шаровары и нанковый козакинъ.

И полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Ипкифоровичъ надѣвалъ шаровары, какъ ему намотали галстукъ и наконецъ надъли козакинъ, который подъ лѣвымъ рукавомъ лоинулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не отвѣчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича— что-нио́удь промѣнять на его турецкій кисетъ.

Между твиъ собрание съ нетеривниемъ ожидало рвиктельной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичь, и исполнится наконецъ всеобщее желание, чтобы си достойные люди примирились между собою. Многие были почти увърены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничий даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ, что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ закладъ подстрвленную свою ногу, а онъ кривое око, чтиъ городничий очень обидълся, а компания потихоньку смълзась. Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ второй часъ,—время, въ которое въ Миргородъ, даже въ парадныхъ случаяхъ, давно уже объдаютъ.

Едва только Антонъ Прокофьевичъ появился въ дверяхъ, какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всёми. Антонъ Прокофьевичъ на всё вопросы закричалъ однимъ рёшительнымъ словомъ: «Не будетъ!» Едва только онъ это произнесъ, и уже градъ выговоровъ, браней, а можетъ-быть, и щелчковъ готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и—вошелъ Иванъ Никифоровичъ.

Если бы показался самъ сатана или мертвецъ, то они бы не произвели такого изумленія во всемъ обществѣ, въ какое повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана Никифоровича. А Антонъ Прокофьевичъ только заливался, ухватившись за бока, отъ радости, что такъ подшутилъ надъвсею компаніею.

Какъ бы то ни было, только это было почти невѣроятно для всѣхъ, чтобы Иванъ Пикифоровичъ въ такое короткое время могъ одѣться, какъ прилично дворянину. Ивана Ивановича въ это время не было: онъ зачѣмъ-то

вышелъ. Очнувщись отъ изумленія, вся публика приняла участіе въ здоровьт Ивана Никифоровича и изъявила удевольствіе, что онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичь ціловался со всякимъ и говорилъ: «Очень одолженъ».

Между тъмъ запахъ борща понесся чрезъ комнату и пощекоталъ пріятно ноздри проголодавшимся гостямъ. Всъ повалили въ столовую. Вереница дамъ говорливыхъ и молчаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впередъ, и длинный столъ зарябълъ всъми цвътами. Не стану описывать кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали къ борщу, ни объ индъйкѣ со сливами и изюмомъ, ни о томъ кушаньѣ, которое очень походило видомъ на сапоги, намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть лебединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который подавался обхваченный весь виннымъ пламенемъ, что очень забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не стану говорить объ этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо болѣе нравится ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разговорахъ.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ и питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбы косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно взглянулъ насупротивъ: Творецъ небесный! какъ это было странно! Противъ него сидълъ Иванъ Никифоровичъ.

Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Пикифоровичъ!... Нѣтъ!... не могу!... Дайте миѣ другое перо! Перо мое вяло, мертво, съ тонкимъ расщепомъ для этой картины! Лица ихъ съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо давно знакомое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти, какъ къ пріятелю неожиданному, и поднесть рожокъ, съ словомъ: «одолжайтесь», или: «смѣю ли просить объ одолженіи»; но вмѣстѣ съ этимъ то же самое лицо было страшно, какъ нехорошее предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всё, сколько ихъ ни было за столомъ, онёмёли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нёкогда бывшихъ друзей. Дамы, которыя до того времени были заняты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ образомъ делаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго художника!

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой илатокъ и началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣлся вокругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городничій тотчасъ замѣтилъ это движеніе и велѣлъ затворить дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, и уже ни разу не взглянули они другъ на друга.

Какъ только кончился объдъ, оба прежніе пріятели схватились съ мъстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть. Тогда городничій мигнуль, и Ивань Ивановичь — не тоть Иванъ Ивановичъ, а другой, что съ кривымъ глазомъ,-сталь за спиною Ивана Никифоровича, а городничій зашель за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмѣстѣ и не выпускать до техъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ивановичь, что съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Никифоровича, хотя и нъсколько косо, однакожъ довольно еще удачно, въ то мъсто, гдъ стоялъ Иванъ Ивановичъ; но городничій сділаль дирекцію слишкомь въ сторону, потому что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пѣхотою. не слушавшею на тотъ разъ никакой команды, и какъ на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ противную сторону (что, можеть, происходило оттого, что за столомъ было чрезвычайно много разныхъ наливокъ), такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ платьф, которая, изъ любонытства, просунулась въ самую середину. Такое предзнаменование не предвищало ничего добраго. Однакожъ судья, чтобъ поправить это дёло, занялъ мѣсто городинчаго и, потянувши носомъ съ верхней губы весь табакъ, отнихнулъ Ивана Ивановича въ другую сторону. Въ Миргородъ это обыкновенный способъ примиренія: онъ нѣсколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана Иикифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая вода съ крыши. Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты, потому что объ дѣйствовавшія стороны получили значительное подкрѣпленіе со стороны другихъ гостей.

Тогда обступили ихъ со всѣхъ сторонъ тѣспо и не выпускали до тѣхъ поръ, пока они не рѣшились подать другъ другу руки. «Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Ивановичъ! Скажите по совѣсти: за что вы поссорились? Не по пустякамъ ли? Не совѣстно ли вамъ передъ людьми и передъ Богомъ!»

«Я не знаю», сказаль Иванъ Инкифоровичъ, пыхтя отъ усталости (замѣтно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ примиренія): «я не знаю, что я такое сдѣлалъ Ивану Ивановичу; за что же онъ порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ погубить меня?»

«Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслѣ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. «Клянусь и передъ Богомъ, и передъ вами, почтенное дворянство, я ничего не сдѣлалъ моему врагу. За что же онъ меня поноситъ и наноситъ вредъ моему чину и званію?»

«Какой же я вамъ. Иванъ Ивановичъ. нанесъ вредъ?» сказалъ Иванъ Инкифоровичъ. Еще одна минута объясненія—и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иванъ Инкифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать: «одолжайтесь».

«Развъ это не вредъ», отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, не польмая глазъ: «когда вы, милостивый государь, оскоронли мой чинъ и фамилію такимъ словомъ, которое неприлично вдъсъ сказать?»

«Позвольте вамъ сказать по-дружески. Иванъ Ивановичь!» (при этомъ Иванъ Никифоровичъ дотронулся нальцемъ до

путовицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение): «вы обидълись, чортъ знаетъ за что такое: за то, что я васъ назваль *пусакомъ...*»

Иванъ Никифоровнчъ спохватился, что едёлалъ неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произнесеній этого слова безъ свидітелей, Иванъ Ивановнчъ вышель изъ себя и пришель въ такой гнівъ, въ какомъ не дай Богъ видіть человіка, — что-жъ теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убійственное слово произнесено было въ собраніи, въ которомъ находилось множество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Никифоровичъ не такимъ образомъ, скажи онъ птица, а не гусакъ, еще бы можно было поправить. Но—все кончено!

Онъ бросилъ на Ивана Пикифоровича взглядъ—и какой взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то онъ обратилъ бы въ прахъ Ивана Никифоровича. Гости поняли этотъ взглядъ и посившили сами разлучить ихъ. И этотъ человѣкъ, образецъ кротости, который ни одну нишую не пропускалъ, чтобъ не разспросить ее, выбѣжалъ въ ужасномъ бѣшенствѣ. Такія сильныя бури производятъ страсти!

Цѣлый мѣсяцъ ничего не было слышво объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундукъ былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты—что же? карбованцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы перешли въ запачканныя руки чернильныхъ дѣльцовъ. Дѣло было перенесено въ палату. И когда получилъ Иванъ Ивановичъ радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда только выглянулъ на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому. Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Пазадъ тому лѣтъ пять я проѣзжалъ чрезъ городъ Мпргородъ. Я ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень, -- твореніе скучныхъ, безпрерывныхъ дождей, - покрывала жидкою сетью поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розыстарухв. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучаль, когда она была скучна Но, несмотря на то. когда я сталь подъвзжать къ Миргороду, то почувствоваль. что у меня сердце быется спльно. Боже, сколько восноминаній! Я двінадцать літь не видаль Миргорода. Здісь жили тогда въ трогательной дружов два единственные человвка. два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, тоже приказаль долго жить. Я въёхаль въ главную улицу: вездё стояли шесты съ привязаннымъ вверху пукомъ соломы: производилась какая-то новая иланировка! Нъсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День быль тогда праздничный; я приказаль рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошель такъ тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было: церковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свъчи, при пасмурномълучше сказать, больномъ днв, какъ-то были странно непріятны; темные притворы были печальны; продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и обратился къ почтенному старику съ посъдъвшими волосами: «Позвольте узнать, живъли Иванъ Никифоровичъ?» Въ это время лампада всныхнула живъе передъ иконою, и свътъ прямо ударился вълицо моего сосъда. Какъ же я удивился, когда, разсматривая, увидътъ черты знакомыя! Это былъ самъ Иванъ Пикифоровичъ! Но какъ измънился!

«Здоровы ли вы, Иванъ Инкифоровичъ? Какъ же вы постаръли!»

«Да, постарълъ. Я сегодня изъ Полтавы», отвъчалъ Иванъ Никифоровичъ. «Что вы говорите! Вы фадили въ Полтаву въ такую дурную погоду?»

«...вджкТ !атылы аж-бтР»

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: «Не безпокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу».

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванъ Ивановичъ.

«Иванъ Ивановичъ здѣсь!» сказалъ мнѣ кто-то: «онъ на клиросѣ».

Я увидълъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые; но бекеша была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: «Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?»

«О какой новости?» спросиль я.

«Завтра непремѣнно рѣшится мое дѣло; палата сказала навѣрное».

Я вздохнуль еще глубже и поскорве посившиль проститься,—потому что я вхаль по весьма важному двлу,—и свль въ кибитку.

Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинитъ сѣрые досиѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо.—Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!

# МАЛОРОССІЙСКІЯ СЛОВА,

## ВСТРФЧАЮЩІЯСЯ ВО ВТОРОМЪ ТОМФ.

Бандура, Бакла́га,

Бато́гъ, Барви́нокъ,

Баштанъ.

Болячка, Бондарь, Бубликъ,

Будакъ,

Бурякъ,

Буханецъ,

Варенуха,

Вертепъ,

Вечеря, вечерять,

Видлога,

Ви́нница, Воя̀ка,

Выкрутасы,

Γαδά,

Галушки,

Гаманъ,

Гатить,

Голодная кутьй,

Голодрабецъ,

Гонакъ,

Горлица,

Гречаникъ,

инструменть, родъ гитары. родъ плоскаго боченка.

кнутъ. растенье.

мѣсто, засѣянное арбузами и ды-

нями.

вередъ. бочаръ.

круглый крендель, баранокъ.

чертополохъ.

свекла.

небольшой бѣлый хлѣбъ.

вареная водка съ пряностями и

плодами.

кукольный театръ. ужинъ, ужинъ.

откидная шапка изъ сукна, приши-

тая къ кобеняку.

винокурня.

воннъ.

трудные па.

движимость, имущество.

клёцки.

родъ бумажника, гдъ хранится огни-

во, кремень, трутъ, табакъ, иногда

и деньги.

дёлать плотину.

сочельникъ.

бъднякъ, бобыль.

танцы.

гречневый хлтбъ.

Гусакъ.

Далибугъ.

Дъвчина. дввчата,

Дижá,

Добродію,

Довбишъ,

Домовина,

Дрибушки,

Дуля,

Дукатъ,

Жинка,

Жупа́въ, Завзя̀тый,

Заводы,

Загадаться,

Замурованный, Знахоръ, — ка,

Исподница, Кавунъ,

Каганецъ,

Каза́нъ, Кану̀перъ,

Канчукъ,

Карбованецъ,

Каца́пъ, Ка́чка,

Клепки,

Книшъ,

Кнуръ, Кобенякъ,

Кожу̀хъ, Комо́ра,

Корабликъ,

гусь-самецъ.

ей Богу (польское). девушка, девушки.

кадка.

сударь, милостивецъ.

литаврщикъ.

гробъ.

медкія косы.

шишъ.

червонецъ.

жена.

родъ кафтана.

задорный. заливъ.

задуматься.

задѣланный камнемъ. колдунъ, ворожея.

юбка. арбузъ.

светильникъ, состоящій изь че-

ренка, наполненнаго саломъ.

котелъ. трава. нагайка.

пфлковый.

русскій мужикъ съ бородой.

утка.

выпуклыя дощечки, изъ которыхъ

составляется бочка.

родъ печенаго бѣлаго хлѣба.

боровъ.

родъ суконнаго плаща, съ приши-

тою сзади видлогою.

тулунъ. амбаръ.

старинный головной уборъ.

Коржъ.

сухая ленешка изъ ишеничной му-

ки. часто съ саломъ.

Коровай,

свадебный хлѣбъ.

Корчикъ,

родъ деревяннаго ковина, которымъ пересыпаютъ хлѣбъ, совокъ.

Коханка,

возлюбленная.

Кунтушъ, Куре́нь,

верхнее старинное платье.

соломенный шалашъ.

Курень у запорожцевъ.

отдъление военнаго стана запорож-

Кухоль.

кружка.

Кухва,

родъ кадки.

Левада,

поле, окопанное рвомъ.

. Ійхо. лишечко,

бъда.

Лысый дидько,

домовой. демонъ.

Люлька.

трубка.

Мазница,

родъ ведра, въ которомъ держать

деготь въ дорогъ.

Макитра,

горшокъ, въ которомъ трутъ макъ

и прочее.

Макогонъ,

несть для растиранія.

Малахай,

плеть.

Ми́ска,

чашка для похлебки.

Мнишки,

кушанье изъ муки съ творогомъ.

Молодица,

молодая, замужняя женщина.

Пагидка, нагидочка,

ноготокъ, растеніе. нанятой работникъ. нанятая работница.

Наймытъ. Наймычка,

бълое женское покрывало изъ ръд-

каго полотна, съ откидными кон-

Намитка,

цами.

Нечуй-вътеръ,

трава, которую даютъ свиньямъ для жиру.

Оселеденъ,

длинный клокъ волось на головѣ, заматывающійся за ухо: въ собственномъ смыслѣ—сельдь. Охочекомонный,

Очеретъ,

Очинокъ.

Очкуръ,

Паляница,

Пампушки,

Пасичникъ, Парубокъ,

Пейсики,

Пекло.

Перепеличка,

Пере́купка,

Переполохъ,

Петровы батоги,

Пивкопы, Плахта.

Повъть, - овый,

Повътка,

Подеудокъ,

Позо́въ, Поло́ва.

Полутабенекъ.

Покуть,

Пошапковаться,

Hegiova

Псяюха,

Пыщикъ, Путря,

Рада, Раздобръть,

Рейстровый козакъ,

Ручни́къ, Руше́ніе, вольныя кавалерійскія войска.

тростинкъ.

родъ женской шапочки.

шнурокъ, которымъ стягиваются

шаровары.

небольной хлебъ. несколько пло-

скій.

вареное кушанье изъ тъста.

ичеловодъ. парень.

жидовскіе локоны.

адъ.

молодая перепелка.

торговка.

испугъ; выливать переполохъ-лъ-

чить отъ испуга.

дикій цыкорій.

двадцать нять коптекъ.

нижняя одежда женщинъ изъ шер-

стяной клѣтчатой матеріи.

увздъ, увздный.

capaïi.

засъдатель увзднаго суда.

тяжебное прошеніе.

мякина.

старинная шелковая матерія.

мѣсто подъ образами.

поздороваться.

польское бранное слово.

нищалка, свистокъ. кушанье, родъ каши.

совѣтъ.

растолствть.

козакъ, записанный на службу.

утиральникъ. ополченіе.

Сажъ, ивсто, гдв откариливають скотнич. Саламата, ТОЛОКИО.

родъ полукафтанья. Свитка.

Сволокъ. перекладина подъ нотолкомъ.

такія ленты. Синдячки, Скрыня, большой сундукъ.

Сластены. пынки.

Сливянка. наливка изъ сливъ.

гусиный жиръ. Смалецъ. Смушки, мерлушки.

Соняшница, боль въ животв. Сонилка. дудка. свирвль.

Стрички. ленты. Стусанъ, кулакъ.

Сукня, одежда женщинъ изъ сукна.

Cv.iià. большая бутыль. Сыровецъ, хаббный квасъ.

Тендитный, слабосильный, изжный.

Тройчатка, тройная плеть.

Тъсная баба. игра, въ которую играютъ школьники въ классъ: жмутся на скамъъ,

покамъстъ одна половина не вы-

длинный клокъ волосъ на головъ.

тъснить другую.

Утрибка, кушанье изъ внутренностей.

Хлопецъ, мальчикъ.

небольшая деревушка. Хуторъ,

Хустка, платокъ.

дъвушка, дочь (польское). Цурка,

Цыбуля, лукъ. Черевики, банмаки.

Черенокъ съ червонцами, поясъ, въ который насыпали чер-

вонцы. TOVI

Чуприна Чумаки. обозники, флущіе въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою.

Illámka,

Швецъ, Шибеникъ, юшка, ятка, ясочка,

Яломокъ.

небольшой хлѣбъ, дѣлаемый на свадьбахъ.

саножникъ.
висъльникъ.
сунъ, жижа.
родъ налатки или шатра.
свътикъ мой.
жидовская шаночка.



## ПРИМЪЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

Предисловіе къ первому изданію «Сочиненій Н. Гоголя». Это изданіе, нашечатанное въ Петербургв въ 1842 году, подъ редакціей Н. Я. Проконовича, лицейскаго товарища Гоголя, состоить изъчетырехътомовъ. Цензурное разришение перваго и второго тома помичено: «іюня 5-го дня 1842 года»: третій томъ разрышень цензурою «15 сентября». четвертый—«30 сентября 1842 года». Первый томъ заключаеть въ себь «Вечера на хуторь близь Диканьки», второй— «Миргородь. Въ третьемъ томъ помъщены «Повъсти»: «Невскій проспекть», «Пось», «Портреть», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшаго», «Римъ». Вт четвертый томъ вошли «Комедія»: «Ревизоръ» (съ приложеніями: "Отрывокъ изъ письма къ одному литератору» и «Двѣ сцены, выключенныя, какъ замедлявшія теченіе піссы») и «Женитьба»: «Іраматическіе отрывки и отдільныя сцены»: 1) «Игроки», 2) «Утро ділового человѣка», 5) «Тяжба», 6) «Лакейская», 7) «Отрывокъ» и 8) «Театральный разъёздъ после представленія новой комедіи». Въ конце 1850 года Гоголь задумаль напечатать новое изданіе своихь «Сочиненій», при чемъ предполагаль перепечатать четыре тома перваго изданія и прибавить къ нимъ на первый разъ пятый томъ, какъ видно изъ следующаго наброска «Предисловія» къ задуманному изданію: «Кинга «Переписка съ друзьями» произвела большіе толки вкривь и вкось. Несмотря на то, что много было такихъ обвиненій. оть которыхъ содрогнулось во мий сердце, и которыхъ я бы, можетьбыть, не въ силахъ быль бы следать и дурному человеку, я решился воспользоваться всякимъ замфчаніемъ. Вновь пересмотрыть все, въ однихъ умврилъ неприличный тонъ, другія вовсе оставиль и ивсколько прибавиль: къ этому присоединиль итсколько статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія, досель неизданныя, такъ что пятый томъ составиль въ себв почти всь мон теоретическія понятія, какія я имыть о литературь и объ искусствь и о томъ, что должно двигать литературу

нашу. Все же прочее можеть современемъ составить отдъльный томъ, подъ названіемъ «юношескихъ онытовъ». При жизни Гоголя отпечатано было по девяти листовъ перваго и второго тома, тринадиатъ—третьяго и семъ—четвертаго. Небольшія стилистическія измѣненія, сдѣланныя авторомъ на корректурахъ этихъ листовъ, немиогочисленны и маловажны. Это изданіе кончено было племянникомъ Гоголя Н. П. Трушковскимъ и вышло въ 1855 году въ четырехъ томахъ. Въ 1856 году къ нему прибавлены два новые тома.

Вечера на хуторъ близъ Диканьки. Книжка первая. Вышла въ свъть въ началь сентября 1831 года; пензурное разръшение помъчено: «26 майя 1831 года».

- 1. Сорочинская ярмарка. Написана въ 1830 году: дегкія стилистическія поправки сдёланы въ 1851 году и появились во второмъ изданіи «Сочиненій Гоголя».
- 2. Вечеръ наканунъ Ивана Купала. Первоначальная редакція напечатана была, безъ имени автора, въ февральской и мартовской книжкахъ Отечественныхъ Записокъ 1830 года, подъ заглавіемъ: «Бисаврюкъ, или вечеръ наканунѣ Ивана Купала». Малороссійская повъсть (изъ народнаго преданія), разсказанная дъячкомъ Покрывской исркви. Передѣлывая эту повѣсть для «Вечеровъ», Гоголь устранилъ изъ нея поправки сдѣланныя Свиньинымъ при печатаніи въ «Отечественныхь Запискахъ», и предпосладъ повѣсти небольшое предисловіе (стр. 41—42), въ которомъ намекнулъ на искаженіе ся Свиньинымъ. Поправлена во 2-мъ изд. «Сочиненій».
- 3. Майская ночь, или утопленница. Набросана въ 1829 г. начернос отдълана для «Вечеровъ». Слегка исправлена въ 1851 г.
- 1 Пропавшая грамота. Написана, въроятно, въ 1831 г. Сдъланы поправки во второмъ изданіи «Сочиненій».
  - Вечера на хуторъ близъ Диканьки. Книжка вторая. Вышла въ свъть въ началъ марта 1832 года: цензурное разръшение помъчено: «Генваря 31 дня 1832 года».
- 1. Ночь передъ Рождествомъ. Написана въ 1831 г. Слотъ слегка исправленъ въ 1851 г.
- 2. Страшная месть. Написана, въроятно, въ 1831 году. Въ первомъ изланіи «Вечеровъ», послъ заглавія «Страшная месть», прибавлено въ скобкахъ: «Старинная быль». Уже во второмъ изданів «Вечеровъ на хуторъ близъ Диканьки» (1836 г.) слова: Старинная быль» выкинуты и затъмъ не вносились ни въ одно изданіе «Сочиненій Гоголя».
- 3. Иванъ Оедоровичъ Шпонька и его тетушка. О времени написанія повісти ніть извістій.
- 4. Заколдованное мъсто. Время сочиненія разсказа не извъстио.

Миргородъ. Обѣ части «Миргорода» поступили въ продажу въ началѣ апрѣли 1835 года: цензурное разрѣшеніе помѣчено: «29 декабря 1834 года».

## Первая часть "Миргорода".

- 1. Старосвътскіе помъщики. Первоначальный набросокъ этой повъсти относится къ 1833 г.; отдълана для печати въ 1834 году.
- 2. Тарасъ Бульба. Редакція пов'єсти, напечатанная во второмъ том'в перваго изданія «Сочиненій Николая Гоголя», выработана была въ періодъ времени съ 1839 по май 1842 года, изъ текста. пом'вщепнаго въ первомъ изданіи «Миргорода». Посл'єдній текстъ, въ вид'є «приложенія» къ новой редакціи «Тараса Бульбы», перепечатанъ выше (стр. 402—478).

## Часть вторая.

Вій. Начата въ 1833 г., обработана въ 1834 г. для перваго изданія «Миргорода». Здёсь, вслёдь за окончаніемь этой пов'єсти, напечатано подъ чертою следующее замечание: «Погрышность. Въ сей повъсти, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, какимъ образомъ бурсакъ узналъ въ сотниковой дочери въдьму, приходившую къ нему въ видъ старухи». Вфроятно, авторъ указываетъ на следующія строки рукописнаго текста, не внесенныя въ :Миргородъэ: «Онъ знасть меня, пусть вспомнить только въ овечьемь... А что такое «въ овечьемъ», я не услышалъ. Она, голубка моя, только и могла сказать и умерла. Избытокъ грусти заставиль сотника минуту остановиться. «Ты должень знать», сказаль [онь], немного отдохнувь: «что значить «въ овечиемъ». — «Богъ его знаеть, пань сотникь, что такое значить это. У меня есть овчинный тулупь. Можеть быть, (потому) она сказала это. Можетъ-быть, какънибудь видъла, что я шель въ немъ на базаръ или куди въ другое мъсто». Эти строки легко было пропустить. потому что ихъ приходилось привести въ связь съ припискою, сделанною внизу слёдующей страницы, а для этого надлежало кое-что исключить изъ дополняемаго текста.

Приготовляя *Вія* для перепечатанія въ первомъ изданіи своихъ «Сочиненій», Гоголь, помимо нѣкоторыхъ мелкихъ исправленій, совершенно передѣлалъ слѣдующія мѣста:

1) Мѣсто, начинающееся словами: «Дикіе вопли издала она» и оканчивающееся словами: «о такомъ непонятномъ происшествіи» (стр. 492), появилось въ первый разъ въ изданіи п. Въ «Миргородѣ», вмѣсто того, стояло: «и началъ имъ

со всіхь силь колотить старуху. Послі ніскольких ударовъ замьтиль онь, что быть ея становился медленные и медленные. Философъ сгоряча крестиль ее еще болье. Наконець, въдьма была не въ силахъ переносить ударовъ, зашаталась и унала. Разсвыть загорылся совершенно. Итицы чиликали въ еще неподвижныхъ и спавшихъ рощахъ орфшника. Передъ нимъ, какт на ладони, былъ весь Кіевъ съ продолговатыми, какъ золотыя груши, главами. Вставши на ноги, онъ взглянуль на лежавшую на землѣ и едва дышавшую вѣдыму—и самъ не могь растолковать своего чувства: онъ видаль, что въ лица ен показались молодыя черты, сверкнула сныжная былизна и какъ будто бы она была уже не старуха: какая-то пріятная и вместе непріятная мина показалась на губахт ея и врезалась ему въ самое сердце. Онъ чувствовалъ что-то похожее на жалость, но не захотель и минуты оставаться и скорее направиль путь свой въ городъ, раздумывая объ этомъ страиномъ происшествін».

2) Строки: «Вдругъ что-то страшно знакомое показалось въ лицѣ ея»—«Эго была та самая вѣзьма, которую убилъ онъ!» (стр. 504) замѣнили собою сльдующее мѣсто перваго изданія «Миргорода»:

«Это та самая вѣдьма, которую я прибиль!» вскрикнуль онъ, вглядѣвшись, въ ужасѣ. Въ самомъ дѣдѣ въ лицѣ ея выразилась та же мина, которая такъ поразила его, когда онъ, вмѣсто старухи, увидьлъ молодую. «А! такъ вотъ почему она заставила читатъ меня!» Онъ въ ужасѣ глядѣлъ на нее: каждая черта лица ея теперь казаласъ ему громовою и угрожающею. Холодный потъ покатился съ лица его.»

- 3) Сокращено въ новомъ изданіи слѣдующее мѣсто въ Вім: «Трупъ опять поднялся, синій, позеленѣвшій. Мертвыя губы, казалось, что-то произносили и шевелились. Трупъ глухо топнулъ своею мягкою, почти безъ костей, ногою о поль—и церковь вздрогнула. Онъ услышаль, какъ будто что-то налегло на нее и сквозь стекла оконъ начали показываться какіе-то безобразные образы. Но въ это время послышался отдаленный крикъ пѣтуха. Трупъ упалъ въ гробъ» (ср. выше, стр. 513).
- 4) Значительно сокращены и передѣланы слѣдующія три етраницы въ первомъ изданія «Миргорода»:

Онъ, потупивъ голову, продолжалъ заклинанія и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и началъ махать рукой. желая схватить его. Возведши робкій взглядъ на него, онъ замѣтилъ, что онъ ловилъ совершенно не тамъ, гдѣ онъ стоялъ, и что трупъ не могъ его видѣтъ. Неуспѣхъ, казалось, приво-

дилъ мертвую въ бъщенство. Она хлониула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногой. Эготъ стукъ раздался совершенно беззвучно: уста ея искривились и, казалось, произносили какія-то невнятныя слова. И философъ услышаль, что ствны церкви какъ будто заныли. Странный ропотъ и произительный визгь раздался подъ 1 глухими сводами: въ стеклахъ 2 оконъ слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдругь сквозь окна и двери посыпалось съ шумомъ множество гномовъ. въ такикъ чудовищныхъ образахъ, въ какихъ еще не представлялось ему ничто, даже во снт. Онъ увиделъ вдругъ такое множество отвратительныхъ крылъ, ногъ и членовъ, какихъ не въ силахъ бы быль разобрать обхваченный ужасомъ наблюдатель! Выше всёхъ возвышалось странное существо въ видё правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ногъ у него были внизу съ одной стороны половина челюсти, съ другой другая: вверху, на самой верхушкЪ этой пирамиды, высовывался безпрестанно длинный языкъ и безпрерывно ломался на вст стороны. На противоположномъ крылост устлось бълое. широкое, съ какими-то отвисшими до полу бѣлыми мѣшками. вместо ногь; вместо рукъ, ушей, глазъ висели такіе же белые мѣшки. Немного далъе возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множествомъ тонкихъ рукъ, сложенныхъ на груди, и вмѣсто головы вверху у него была синяя человъческая рука. Огромный, величиною почти съ слона, тараканъ остановился у дверей и просунуль свои усы. Съ вершины самаго купола со стукомъ грянулось на средину церкви какоето черное, все состоявшее изъ однѣхъ ногъ; эти ноги бились по полу и выгибались, какъ будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, безъ рукъ, безъ ногъ, протягивало на далекое пространство два своихъ хобота и какъ будто искало кого-то. Множество другихъ, которыхъ уже не могъ различить испуганный глазъ, ходили, летали и ползали въ разныхъ направленіяхъ; одно состояло только изъ головы. другое изъ отвратительнаго крыла, летавшаго съ какимъ-то нестерпимымъ шипвијемъ. Хома зажмурилъ глаза и не имвлъ духу уже взглянуть. Онъ слышаль только, что весь этоть сонмъ ищетъ его и прерывающимся голосомъ, собравъ все, что только зналь, читаль свои заклинанія. Поть ужаса выступиль на его лицо. Ему казалось, что онъ умреть отъ одного только страха, когда нога какого-нибудь изъ этихъ чудовищъ прикоснется до него отвратительною своею наружностью. Уже онъ

Въ М. опечатка: "надъ".

<sup>2)</sup> Въ М. опечатка: "стфиахъ".

видель, какъ одно изъ чудовнить протинуло свои длинные хоботы и уже одинъ изъ нихъ проникнулъ за черту... Боже!.. По крикнулъ истухъ: все вдругъ поднялось и полетело сквозь двери и окна».—(Ср. выше стр. 515).

5) Совершенно передълано окончаніе повъсти, которое въ первомъ изданіи «Миргорода» читалось такъ:

«Вдругъ... среди тишины... онъ слышитъ опять отвратительное царапанье, свисть, шумъ и звонъ въ окнахъ. Съ робостью зажмуриль онь глаза и прекратиль на время чтеніе. Не отворяя глазъ, онъ слышалъ, какъ вдругъ грянуло объ полъ цълое множество, сопровождаемое разными стуками, глухими, звонкими, мягкими, визгливыми. Немного приподняль онъ глазъ свой и съ посившностью закрыль опять: ужасъ!.. это были всв 1 вчерашніе гномы; разница въ томъ, что онъ увидьль между ими множество новыхъ. Почти насупротивъ его стояло высокое. котораго черный скелеть выдвинулся на поверхность и сквозь темныя ребра его мелькало желтое трло. Въ сторонъ стояло тонкое и длинное, какъ палка, состоявшее изъ однихъ только глазъ съ ресницами. Далее занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло вы перепутанныхъ волосахъ, какъ будто въльсу. Сквозь съть волосъ этихъ гладъли два ужасные глаза. Со страхомъ глянулъ онъ вверхъ: надъ нимъ держалось въ воздух в что-то въ вид в огромнаго пузыря съ тысячью протяпутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жаль. Черная земля висъла на нихъ клоками. Съ ужасомъ потупилъ онъ глаза свои въ книгу. Гномы подняли шумъ чешуями отвратительныхъ хвостовъ своихъ, когтистыми ногами и визжавшими крыльями, и онъ слышалъ только, какъ они искали его во всѣхъ углахъ. Это выгнало послѣдній остатокъ хмеля, еще бродившій въ голов' философа. Онъ ревностно началь читать свои молитвы. Онъ слышаль ихъ бѣшенство при видѣ невозможности найти его. Что, если», подумаль онъ, вздрогнувъ: вся эта ватага обрушится на меня?...»—«За Віемъ! нойдемъ за Віемь!» закричало множество странныхъ голосовъ, и ему казалось, какъ будто часть гномовъ удалилась. Однакоже онъ стояль сь зажмуренными глазами и не рѣшался взглянуть ни на что.—«Вій! Вій!» зашумъли всѣ; волчій вой послышался вдали и едва-едва отдъляль лаянье собакъ. Двери съ визгомъ растворились, и Хома слышаль только, какъ всынались цёлыя толны. II вдругь настала тишина, какъ въ могилъ. Опъ хотълъ открыть глаза; но какой-то угрожающій тайный голось гово-

<sup>1) &</sup>quot;Bce?"

риль ему: «эй, не гляди!» Онъ показаль усиліе... По непостижимому, можеть-быть, происшедшему изъ самаго страха, любонытству глазъ его нечаянно отворился.-Передъ нимъ стоялъ какой-то образъ человическій исполинскаго роста. Вики его были опущены до самой земли. Философъ съ ужасомъ замътиль, что лицо его было жельзное, и устремиль загорывшеся глаза свои снова въ книгу. -«Подымите мив ввки!» сказалъ подземнымъ голосомъ Вій-и все сонмище кинулось подымать ему въки. «Не гляди!» шепнуло какое-то внутреннее чувство философу. Онъ не утерпълъ и глянулъ: двъ черныя пули глядъли прямо на него. Желъзная рука поднялась и уставила на него палецъ. «Вонъ онъ!» произнесъ Вій—и все, что ни было. всв отвратительныя чудища разомъ бросились на него... бездыханный, онъ грянулся на землю... Пѣтухъ пропѣлъ уже во второй разъ. Первую пъснь его прослышали гномы. Все скопище поднялось улетьть, но не туть-то было: они всв остановились и завлзнули въ окнахъ, въ дверяхъ, въ куполѣ, въ углахъ и остались неподвижны... Въ это время дверь отворилась, и вошель священникь, прибывшій изъ отдаленнаго селенія для совершенія панихиды и погребенія умершей. Ст. ужасомъ отступилъ онъ, увидвиши такое посрамление святыни, и не посмъть произносить въ ней слова Божьяго. —И съ тъхъ поръ такъ все и осталось въ той церкви. Завязнувшія въ окнахъ чудища тамъ и понынь. Церковь поросла мохомъ, обшилась льсомь, пустившимь корни по ствнамь ея; никто не входиль туда и не знаеть, гдф и въ какой сторонф она находится»

Повъсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Набросана, по свидътельству автора, въ 1831 году; въ апрълъ 1833 года была уже въ рукахъ Смирдина, который напечаталъ ее въ альманахъ «Новоселье», разръшенномъ цензурою «апръля 18 дня 1834 года». 7 апръля того же года Гоголь читалъ эту повъсть Пушкину.

## ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

| Предисловіє къ первому взданію «Сочиненій II. Гогодя»        | . 1 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Вечера на хуторъ близъ Диканьки.                             |     |
| YACTE HEPBAA.                                                |     |
| Предисловіе                                                  | 5   |
| Сорочинская ярмарка                                          | 11  |
| Вечеръ наканунъ Ивана Купала                                 | 41  |
| Майская ночь, или утопленница                                | 5,9 |
| Пропавшая грамота                                            | 91  |
| HACTE BTOPAIL                                                |     |
| Предисловіе                                                  | 104 |
| Ночь передъ Рождествомъ                                      | 107 |
| Страшная месть                                               | 157 |
| Иванъ Оедоровичъ Шпонька и его тетушка                       | 212 |
| Заколдованное м'єсто                                         | 232 |
|                                                              |     |
| Миргородъ.                                                   |     |
| часть нервая.                                                |     |
| Старосвётскіе поміщник                                       | 242 |
| Тарасъ Бульба                                                | 259 |
| Приложеніе. «Тарасъ Бульба». Редакція, напечатанная въ «Мир- |     |
| городь» (1835 г.)                                            | 402 |
| HACTH BTOPASI.                                               |     |
| Bin                                                          | 481 |
| Новесть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ   |     |
| Никифоровичемъ                                               | 525 |
|                                                              |     |
| Малороссійскія слова, встрічающіяся во второмь томі          | 580 |
|                                                              |     |
| Примъчанія редактора                                         | 583 |







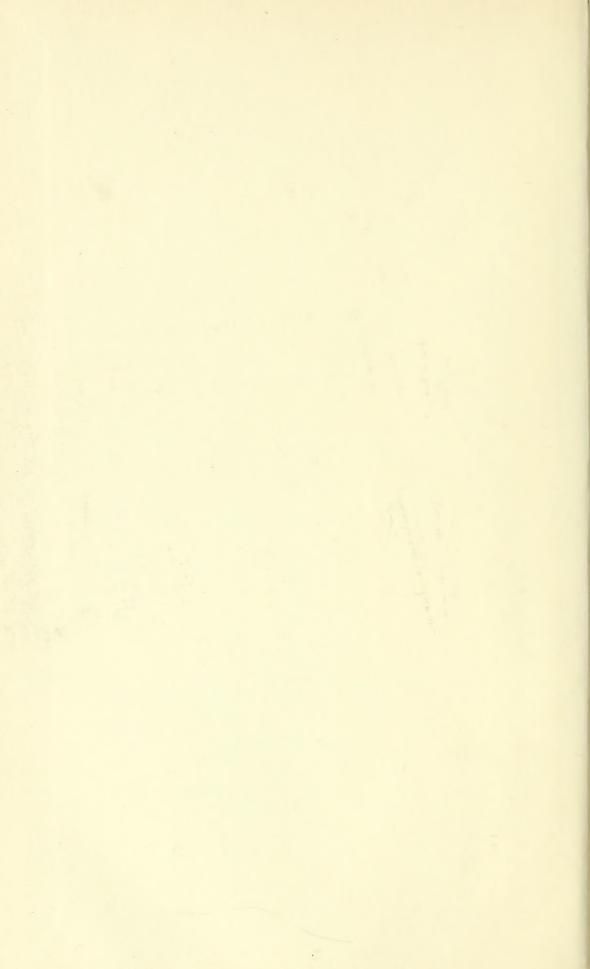

# BINDING SECT. JUL 3 - 1968

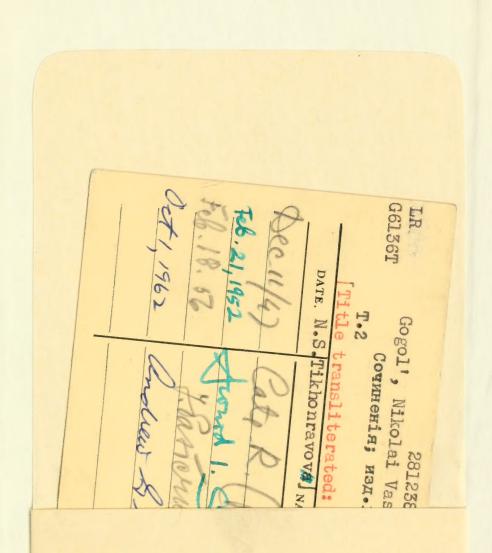

